3 55 111



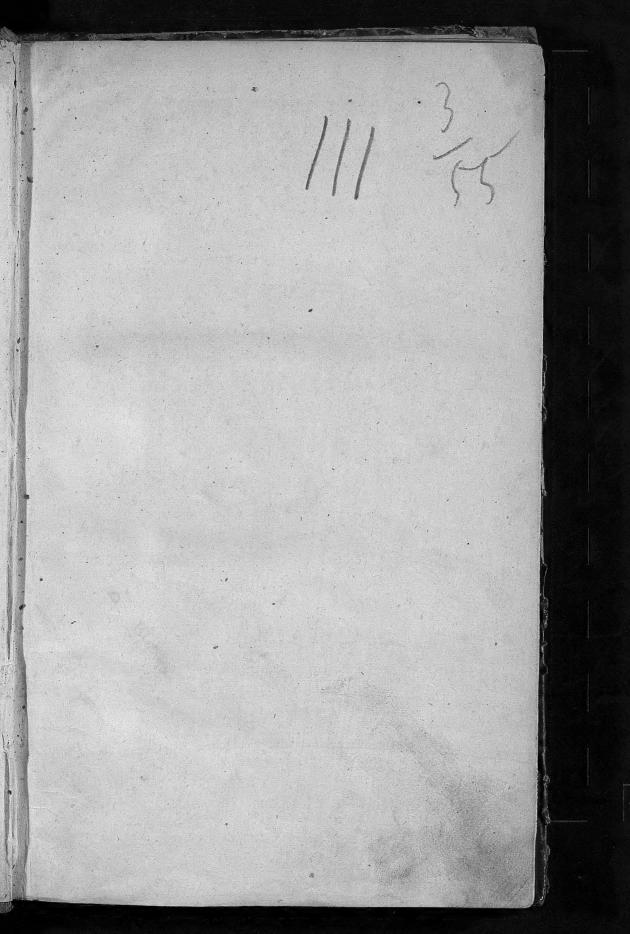

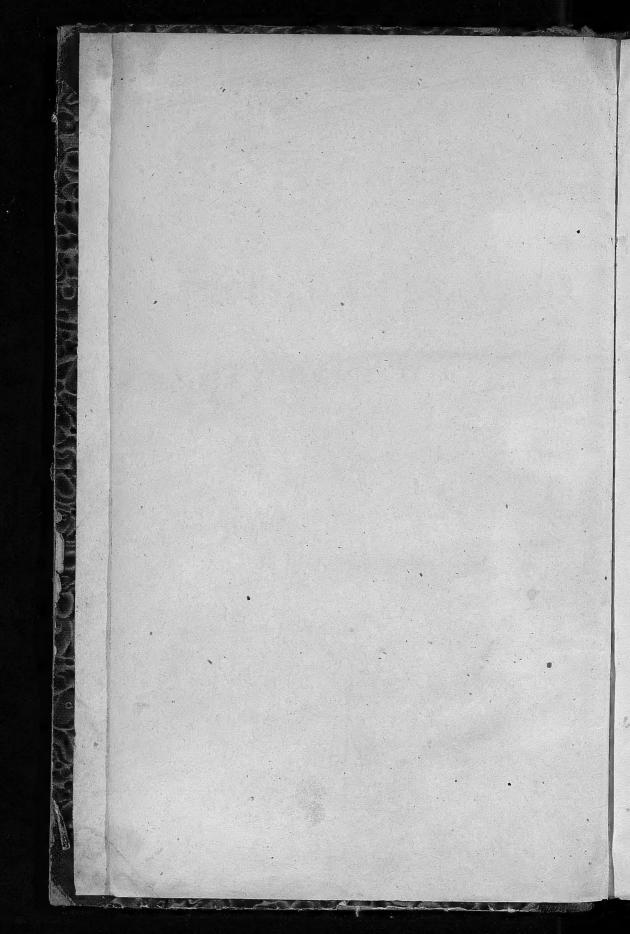

### РУССКАЯ НАРОДНОСТЬ

въ ея

повърьяхъ, обрядахъ п сказкахъ.

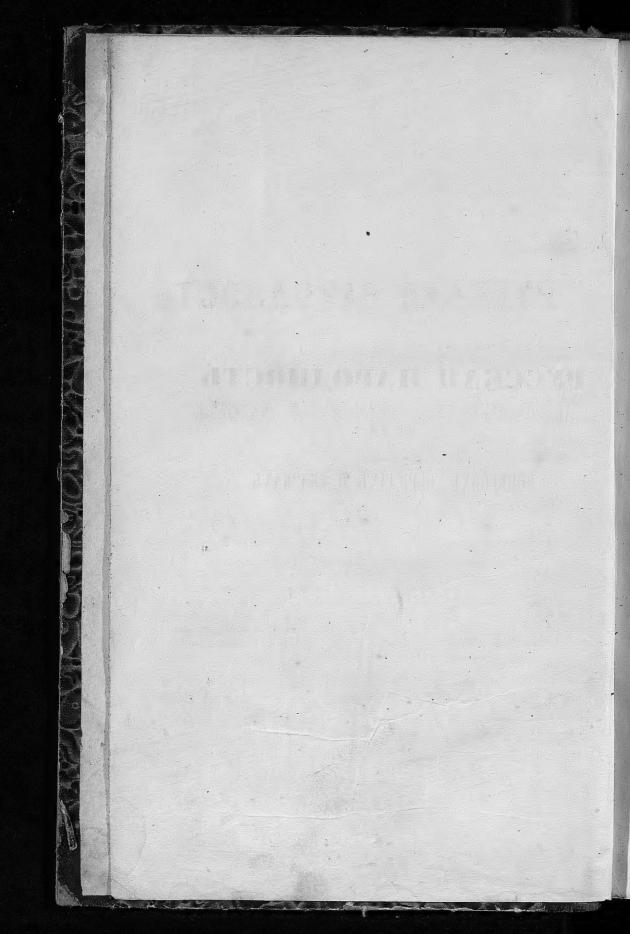

#### д. О. ШЕППИНГЪ.

# РУССКАЯ НАРОДНОСТЬ

въ ея

## повърьяхъ, обрядахъ и сказкахъ.

350973

I

Предполовіє. — Краткій очеркь Русской минологіи. — Купало и Коляда въ ихъ отношеній къ народному быту Русскихъ Славянь. — Родъ н Рожаница. — Космоговическое значеніе Русскихъ сказокъ и былинъ. — Иванъ царевичъ могучій Русскій богатырь. — Нъсколько замѣтокъ о народныхъ Русскихъ былинахъ. — О древнихъ навязахъ и наузахъ и вліяній ихъ на языкъ, жизнь и отвлеченныя попятія человъка. — Очеркъ первоначальной исторіи земледѣлія въ отношеній его къ быту и языку Русскаго народа. — Значеніе Перуна и Волоса въ договорахъ Олега и Игоря съ Царьградомъ.

М ОСКВА. 1862.



ATODUADSAHTRANDSY

Одобрено ценсурой. Москва, Марта 11-го, 1862 года.

Въ типографін Бахметева.

# предисловіе.

многоразличны проявлюми симентельнаго учены у разных народностей. Протестантизме, напримеръ, чистое созданю Германскаго племени, ног. са наше прикославіс, напроживы прешмущестичная привадлежность бласчискаго. Парвая основа этих различных дамобраму развитія однов

-no n'exprantance no-irrône de neropio de vrene-

въ его правственныя и резигозовля возарбиля, на міръ и жизив вообще. Нама нельзя съ п'ярностію опредблить зараста и наклопивски одиновато человіна если за знасти его прощеділале съ першами порывамі его порывамі п'ярності. Тілів болбо пеновибило памъ понять и п'ярності еле пезнановин, пода которой развилить в п'ярность по почвать на п'ярность п'ярность п'ярность по почва почва почва п'ярность это почва

Съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе чувствуется въ нашемъ образованномъ обществѣ необходимость сближенія его съ простымъ народомъ: это уже не отвлеченный тезисъ отдѣльнаго кружка, но потребность, чувствуемая всѣми и испытанная каждымъ изъ насъ на дѣлѣ въ борьбѣ съ дѣйствительностію. Только полное сочувствіе народу, только гармоническое, единодушное соединеніе съ нимъ, можетъ придать намъ тѣ новыя силы, которыя такъ необходимы, чтобы двинуться впередъ по открывающемуся предъ нами новому пути самобытнаго просвѣщенія. Но чтобы вполнѣ сойтись съ народомъ, ему сочувствовать и слиться съ нимъ въ одно общее духовное стремленіе, необходимо познакомиться съ народною жизнію не только въ матеріальномъ столкновеніи съней зъ избѣ и на улицѣ, но и вглядываясь по-глубже въ исторію, не удёльныхъ князей Варяжскихъ, но Русскаго простаго народа, и въ его нравственныя и религіозныя воззрѣнія на міръ и жизнь вообще. Намъ нельзя съ верностію определить характеръ и наклонности одинокаго человъка, если не знаемъ его прошедшаго, незнакомы съ первыми впечатлѣніями его дѣтства, сь первыми порывами его юношескихъ страстей. Тъмъ болье невозможно намъ понять и народъ, если незнакомы съ его прошедшимъ, если не знаемъ той исторической обстановки, подъ которой развились его понятія и воззр'внія. Народность-это почва, на которой каждое посъянное зерно принимаетъ частныя, почвъ присвоенныя, особенности. Одинъ общій свъть Христовъ просвъщаетъ всъхъ, а между тъмъ какъ многоразличны проявленія спасительнаго ученія у разныхъ народностей. Протестантизмъ, напримъръ, чистое создание Германскаго племени, когда наше православіе, напротивъ, преимущественная принадлежность Славянскаго. Первая основа этихъ различныхъ направленій развитія одной общей въры едва ли не кроется уже въ до-христіанскомъ въросознаніи каждаго народа и въ самобытномъ воззрѣніи на окружающую его жизнь природы, и едва ли не въ этомъ вопросв лежить и важнвишая цвль изученія той науки, которую, по схоластической привычкъ, мы означаемъ обычнымъ именемъ миоологіи. CIMO. TOJEKO HOMAOC COUPRCIES HADOLIV.

До сихъ поръ у насъ на Руси эта наука остается принадлежностію однихъ ученыхъ спеціалистовъ; одно названіе миюологіи страшитъ неученую массу читающей публики, потому что дъйствительно всъ изслъдованія по этому предмету, съ первыхъ страницъ своихъ, запугиваютъ своими чисто спеціальными свъдъніями, учеными выписками древнихъ текстовъ, и цълымъ рядомъ филологическихъ сближеній словъ и звуковъ всъхъ возможныхъ,

живыхъ и мертвыхъ, языковъ и нарѣчій. Вотъ почему, въ предложенныхъ здѣсь статьяхъ, мы старались, по возможности, избѣгать этихъ ученыхъ пріемовъ, запугивающихъ публику своимъ классическимъ педантизмомъ Мы писали не для ученыхъ спеціалистовъ, знающихъ гораздо болѣе насъ по этимъ предметамъ, но для той части нашей читающей публики, которая, сочувствуя возрожденію Русской народности, начинаетъ сознавать потребность изученія нашей самобытной жизни во всѣхъ ея бытовыхъ проявленіяхъ. Этой публикѣ нуженъ не полный сводъ всѣхъ историческихъ фактовъ и ученыхъ данныхъ, — нужно сознаніе скрытаго въ нихъ народнаго духа.

Предлагаемыя нами здёсь изслёдованія не составляють одного общаго цълаго, по внъшней формъ и предметамъ нашихъ изысканій; но между тёмъ всё эти отдёльные отрывки соединены между собою одной невидимой нитью общаго духовнаго міросозерцанія древней до-исторической Русп. Вглядимся ли мы въ значение обрядныхъ праздниковъ Купалы и Коляды, или станемъ отыскивать. подъ баснословной оболочкой чудесныхъ приключеній нашихъ сказочныхъ героевъ, древнъйшій сокровенный смысль этихъ сказаній, вездѣ мы встрѣтимъ глубокую наблюдательность и твердое познаніе в'вчныхъ истинъ и неизмънныхъ законовъ природы, вездъ отыщемъ торжество человъка и его духовнаго міра надъ случайностями жизни, и освященіе этихъ случайностей ежедневнаго житьябытья высокимъ сознаніемъ нравственнаго значенія человѣка.

Этимъ разрозненнымъ изслѣдованіямъ (появлявшимся въ печати отчасти и прежде) мы предпосылаемъ нынѣ еще нѣсколько словъ собственно о Славяно-Русской ми-вологіи, ея ученой литературѣ, и важнѣйшихъ коренныхъ

началахъ въросознанія нашего язычества. Конечно, и здъсь мы далеки отъ мысли обнять этимъ бъглымъ обзоромъ всю научную полноту фактическихъ свъдъній о Русской минологіи, и единственная цъль наша въ этомъ изложеніи—осмыслить имъ внутреннюю связь различныхъ вопросовъ, не имъвшихъ, по первому взгляду, ничего общаго между собою, но близкихъ другъ къ другу въ духовномъ міросозерцаніи Русскаго народа.

#### KPATKIN OHEPKЪ

#### РУССКОЙ МИООЛОГІИ.

Языческія в рованія Славянскаго народа вообще можно раздълить на три племенныя области миоическихъ преданій: южныхъ, западныхъ и восточныхъ (Русскихъ) Славянъ. Эти области хотя и тъсно связаны, какъ филологическимъ сродствомъ языка, такъ и общими между ними обычаями и обрядами, но тёмъ не менёе, какъ по внёшней формё культуса, такъ и по внутреннему его значенію, совершенно между собою различны. Каждая изъ нихъ составляетъ свой особенный и вполнъ замкнутый міръ своихъ племенныхъ върованій. Этимъ тремъ племеннымъ областямъ ('лавянской миоологіи соотвътствуютъ и три главныя ступени ихъ языческой религіи. Первая изъ этихъ ступеней-непосредственное поклоненіе природ в и стихіямъ; вторая — поклоненіе божествамъ, олицетворяющимъ собою эти явленія, и третья - поклоненіе кумирамъ, уже повелъвающимъ надъ ними. Западнымъ Славянамъ Балтійскаго поморья и береговъ Лабы (Эльбы) принадлежить, по преимуществу, последнее, т. е. кумирослуженіе, тогда какъ, напротивъ, къ Сербамъ и Хорватамъ относится прямое непосредственное поклоненіе природ'ь, оживленной народною фантазіею толпами собирательных духовъ, столь же многочисленныхъ, какъ многоразличны проявленія въ природъ однихъ и тъхъ же ея законовъ. Нашимъ же Русскимъ преданіямъ суждено было служить связующимъ звеномъ между этими двумя крайними ступенями развитія Славянскаго мина, и соединить кумирослужение западныхъ племенъ съ поклоненіемъ стихіямъ и явленіямъ природы южныхъ Славянъ. На этой первой ступени развитія антропоморфическаго направленія, челов'єкъ, не понимая еще общаго закона единства многоразличныхъ, но сродныхъ явленій, и желая олицетворить каждое отдёльное явленіе, каждый отдельный предметь въ человеческую форму, создаеть въ своемъ воображеній для каждаго явленія толпу духовъ, не имъющихъ еще индивидуального значенія, а понятыхъ имъ только какъ коллективы различныхъ проявленій одной и той же силы природы. Отдъльная личность божества еще въ общемъ родовомъ понятіи, но коллективъ его имъетъ опредъленные признаки, какъ, напримъръ, Водяной Дъдушка, Лъшій, Домовой и пр. Мало по малу, эти безчисленные коллективы сливаются въ одну главную индивидуальность, которая или поглощаеть ихъ въ себъ, или подчиняетъ своей власти. Такъ, напримъръ, до сихъ поръ всъ названія бъсовъ и демоновъ имъютъ на всъхъ языкахъ, при коллективномъ своемъ значеніи, еще другое-собственнаго имени главнаго ихъ предводителя, бъса бъсовъ, діавола.

Между тымь, человыкь, живя и изучая природу, пріобрытаеть съ каждымъ днемъ новыя понятія, вытекающія одно изъ другаго и дробящіяся до безконечности въ его умь. Въ этомъ безпрерывномъ переходь отъ родовыхъ понятій къ болье частнымъ, въ этомъ дробленіи человыческой мысли, лежить логическій процессь развитія всякаго политеизма, облекающаго отвлеченныя понятія въ видимые образы боговь и кумировъ. На второй ступени своего развитія, язычество для каждаго общаго понятія однороднаго явленія создаєть отдыльное лицо, тождественное съ самимъ явленіемъ, и значеніе такого лица опредыляется единственно значе-

ніемъ конкретно-связаннаго съ нимъ явленія; такъ, напримъръ, богъ грома, богъ дождя, суть ничто иное, какъ самыя явленія грома, дождя и пр. Посему и внёшнія формы, и символы этихъ божествъ еще очень безцвътны, и даже самыя названія ихъ свидітельствують о неразвившейся еще личности. Причина этому та, что эти названія или заимствуются отъ самаго явленія, какъ погода-морозъ, или составляются изъ прилагательныхъ; опредъляющихъ общее свойство не столько лица, какъ явленія, и требующихъ необходимаго присоединенія существительнаго богь, пань, дарь и проч., чтобы сдълаться собственнымъ именемъ божества, напр. Бълъ-богъ, Добро-панъ, Парь-морской и пр. Для этихъ божествъ создаетъ народная фантазія свои образы, изустное преданіе ихъ именуетъ, и обряды изъясняютъ ихъ значеніе; но, не смотря на это, образы, имена и аттрибуты все еще колеблются въ какой-то таинственной неопредёленности до тёхъ поръ, пока, наконецъ, зодчество не установитъ различные оттънки понятія какого-нибудь божества и не окаменить его, такъ сказать, однажды навсегда въ опредъленныя формы.

Здѣсь настаетъ третій періодъ миеическаго развитія. Кумиры, переставъ быть средствомъ изображенія, возбуждающимъ народное благоговѣніе, становятся сами предметомъ обоготворенія и поклоненія, и, утративъ конкретное единство своихъ образовъ съ выражаемыми ими понятіями, при нимаютъ совершенно индивидуальное значеніе покровителей и распорядителей тѣхъ явленій и силъ природы, съ которыми были прежде тождественны. Этимъ кумирамъ созидаются храмы, учреждаются цѣлыя касты жрецовъ для приношенія имъ жертвъ и для отправленія богослуженія; ихъ имена изъ прилагательныхъ, выражающихъ общія свойства природы, обращаются въ имена собственныя или замѣняются другими случайными, мѣстными названіями. Словомъ, кумиры получаютъ вполнѣ опредѣленную объективную индивидуальность.

Народъ, болъе и болъе сродняясь съ своими божествами посредствомъ ихъ человъческихъ формъ, вскоръ невольно

передаеть имъ, въ своемъ воображении, всѣ свои страсти, и оживляетъ ихъ бездушные истуканы физическою дѣятельностію человѣка. Боги начинаютъ жить земною жизнію, подвергаясь, кромѣ смерти, всѣмъ ея случайностямъ, и изъ образной объективности переходятъ къ дѣйствительному субъективному существованію: они вступаютъ въ узы брака и родства, и новые кумиры не только уже, какъ понятія, путемъ мысли, вытекаютъ изъ своихъ первообразовъ, но рождаются отъ нихъ физическимъ рожденіемъ человѣка.

По нашему мнѣнію, Славянскій миюъ не доросъ до этой субъективности его боговъ, хотя мпогіе полагаютъ, что эта послѣдняя степень развитія только затеряна въ народной памяти, но все же когда-то существовала и у пасъ наравнѣ съ другими народами древности. Не станемъ оспоривать здѣсь это мнѣніе, но фактъ остается все тотъ же, что для насъ, въ настоящее время, эта субъективная жизнь Славянскихъ кумировъ не существуетъ.

И такъ. Славянскую минологію, по ея развитію, можно раздѣлить на три эпохи: духовъ, божествъ природы, и боговъ-кумировъ. по ветемника веденами продег из

Это раздъление подтверждается отчасти и словами Свята го Григорія (Паисіевскаго сборника), ясно указывающими на три различные періода языческаго богослуженія: «Начаша требы класти роду і рожаницам переже Перуна бога ихъ, а переже того клали требы упирем и берегинямъ».

Подтвержденіе того же найдемъ мы и въ самомъ постепенномъ введеніи христіанства между Славянами. Такъ, напримѣръ, въ преданіяхъ южныхъ Славянъ, прежде другихъ принявшихъ христіанскую вѣру, преобладаютъ преимущественно коллективные духи, кумиры же у нихъ вовсе не встрѣчаются. Въ Моравіи, Богеміи, Польшѣ и Россіи, при существованіи нѣкоторыхъ даже кумировъ, большая часть боговъ — божества природы, принадлежащія второй эпохѣ, когда, напротивъ, у Полабовъ и Поморянъ коллективы совершенно исчезаютъ и вся религія сосредоточивается на нѣкоторыхъ главныхъ объективныхъ личностяхъ Арконскихъ и Ретрайскихъ идоловъ. Иногда даже замѣчаются, при преобладаніи объективныхъ кумировъ, нѣкоторые признаки перехода боговь къ жизни субъективной. Такъ, напримѣръ, объ лошади Свѣтовита шло повѣрье, что самъ богъ ѣздилъ на ней по ночамъ, а Перунъ въ Новгородѣ заговорилъ человѣческимъ голосомъ и бросилъ палицу свою въ Волховъ.

Обращая вниманіе на самое богослуженіе Славянскаго язычества, мы найдемъ также и въ немъ полное подтвержденіе нашего мнѣнія. Въ самомъ дѣлѣ, хотя свѣдѣнія, дошедшія до насъ, о богослужебныхъ обрядахъ Славянъ скудны и недостаточны, но совсѣмъ тѣмъ они ясно носятъ на себѣ печать какой-то разнохарактерности, которую, по нашему мнѣнію, только и можно объяснить различными временами религіознаго развитія. Если же мы на обряды богослуженія распространимъ наше общее раздѣленіе Славянскаго миюа, то этимъ не только подтвердимъ предложенное раздѣленіе, но и объяснимъ самые факты, которые, взятые вмѣстѣ, часто противорѣчатъ другъ другу.

Въ самомъ дълъ, въ первую эпоху нашего мива, чело. въкъ, не зная даже личныхъ боговъ, естественно не имълъ ни опредвленныхъ мъстъ богослужения, ни опредвленныхъ лицъ для совершенія его, и какъ божества были неотдѣльно слиты съ самими явленіями природы, которымъ они служили аллегоріями, то и естественно, что челов'ять приносиль свои жертвы непосредственно самимъ явленіямъ. Уже Прокопій свидітельствуетт, что Славяне приносили жертвы різкамъ и нимфамъ; и донынъ сохранились еще обычаи и обряды бросанія вънковъ, яствъ и денегъ въ ръки, колодцы и озера. «Не нарицайте себъ бога ни въ каменіи, студенцахъ, ни въ ръкахъ», говорится въ Словъ Кирилла, а Несторъ также прямо упоминаетъ, что «кладеземъ и озерамъ жертву приношаху». Обычай въшать на вътви деревъ и класть на камни или у корня стараго дуба дары, приносимые человъкомъ невидимымъ духамъ, вполнъ подтверждаеть нашу мысль, что жертвы приносились некогда самимъ явленіямъ природы. Эти жертвы приносиль всякій, безъ посредства особенныхъ, для того назначенныхъ жрецовъ; впрочемъ, эту должность, въ большіе народные праздники, отправляли, быть можетъ, старцы, которые въ народной и гражданственной жизни Славянъ пользовались всегда великими правами.

Съ болъе точнымъ опредъленіемъ значенія божествъ природы, стали опредъляться и мъста жертвоприношеній и молитвъ. Дъйствительно, у Славянъ, до существованія кумировь и слъдовательно до построенія имъ храмовъ, были извъстныя мъста, на которыхъ они привыкли молиться какому-нибудь божеству. Это подтверждается многими свидътельствами. Такъ Константинъ Порфирородный говоритъ, что Руссы приносили жертвы на Днъпровскомъ островъ Св. Георгія; Сефридъ говоритъ о дубъ, гдъ живетъ какой-то богъ, которому приносились жертвы; Гельмольдъ, Дитмаръ, Саксонъ и Андрей, жизнеописатель Святаго Оттона Бамбергскаго, знали у Нолабскихъ Славянъ множество священныхъ рощей, гдъ покланялись какому-нибудь священному дереву, въ позднъйшее время замъненному иногда истуканомъ какого-нибудь бога.

Къ разряду мъстъ, посвященныхъ богослужению, надобно причислить еще священныя горы, холмы и всъ многочисленныя городища (Rundwaelle), а наконецъ, какъ переходъ къ послъдней эпохъ Славянскаго миеа, и нъкоторыя капища, какъ храмъ Ютербока, котораго устройство ясно доказываетъ, что въ немъ не было идола, но просто обоготворялось явление перваго луча восходящаго солнца. Храмъ этотъ освъщался только однимъ небольшимъ отверстиемъ, которое было обращено на восточную сторону такъ, что онъ озарялся свътомъ только при восходъ солнца; Арабскій писатель Массуди также упоминаетъ объ одномъ Славянскомъ храмъ, въ куполъ котораго было сдълано отверстие для наблюдения восхождения солнца.

При опредъленных мъстностяхъ необходимо должны были существовать и опредъленныя лица для совершенія богослужебныхъ обрядовъ, но въроятно они еще не составляли зам-

кнутой касты жрецовъ. Не были ли то Волхвы, Въщіе и Кудесники (чудесники), лица, не посвятившіяся въ это званіе, но вызванныя минутнымъ вдохновеніемъ? Отвътомъ на этотъ вопросъ можетъ служить назначеніе Волхвовъ, которые, подобно жрецамъ другихъ народовъ, гадали и предсказывали будущее.

Съ появленіемъ кумировъ, опредъляются особенные обряды для богослуженія, появляются богатыя капища, и образуется цълая каста служителей и жрецовъ, которые, пользуясь суевърнымъ страхомъ народа къ кумиру, не только обогащаются его дарами, но и завладъваютъ часто политическою властію его царей. Такъ было въ Рюгенъ и у Редарянъ.

Праздники, жертвы, обряды и гаданія, все сосредоточивается вокругъ кумира и его служителей, и окружается для народа какою-то недоступною таинственностію, подъ которою легко отыскать хитрые обманы корыстолюбивыхъ жрецовъ. Последняя черта резко разделяеть все богослужение нашихъ предковъ на двъ, совершенно отдъльныя, половины: непосредственнаго поклоненія явленіямъ природы, и идолослуженія. Первая, подобно чистаго въръ въ божества природы, и понынъ не искоренилась еще изъ быта простаго народа: его праздники, пъсни, гаданія, суевтрія, все носить на себт печать этихъ времень язычества и служить намъ матеріалами для его изученія; тогда какъ отъ временъ чистаго идолопоклонства все исчезло — и развратъ вакхическихъ пиршествъ, и возмутительныя кровавыя жертвоприношенія, и богатые храмы, и чудовищные истуканы, все, неръдко даже имена этихъ кумировъ. Гамый фактъ изглаживанія изъ народной памяти всего, что относится къ последнему періоду нашего мина, доказываетъ намъ новизну идолослуженія между Русскими Славянами, не успъвшаго еще твердо у нихъ укорениться, и разрушеннаго, вмѣстѣ съ самими кумирами, при первомъ появленіи христіанства. Въ этомъ заключается, можетъ быть, причина, почему между восточными Славянами христіанство не только почти не встрѣтило нигдѣ сопротивленія, но что сами язычники призывали къ себѣ проповѣдниковъ новой вѣры. Нельзя не замѣтить здѣсь, что эти двѣ, совершенно отдѣльныя эпохи, обоготворенія природныхъ явленій и позднѣйшаго кумирослуженія, отозвались въ дошедшихъ до насъ свѣдѣніяхъ (собственно Русской минологіи) въ раздѣленіи этихъ свѣдѣній, по ихъ источникамъ, на народныя повѣрья и историческія данныя. Одни дошли до насъ, путемъ изустнаго преданія, въ суевѣрныхъ обрядахъ, сказкахъ, пѣсняхъ и различныхъ изреченіяхъ простаго народа, тогда какъ другіе сохранились въ лѣтописяхъ и письменныхъ памятникахъ нашей исторической старины.

Божества изустнаго преданія живуть и донынѣ въ народномъ суевѣріи, и ихъ имена извѣстны почти всякому Русскому простолюдину; о кумирахъ же письменнаго преданія мы не находимъ въ народѣ ни малѣйшаго воспоминанія, и не сохранись они намъ въ лѣтописяхъ и духовныхъ сочиненіяхъ средневѣковой нашей литературы, имена этихъ кумировъ остались бы навсегда для насъ неизвѣстны.

Изъ немногихъ, до насъ дошедшихъ, собственныхъ именъ боговъ-кумировъ мы не имѣемъ рѣшительно никакихъ свѣдѣній не только объ личности этихъ божествъ, но даже и о наружной формѣ ихъ истукановъ. Объ одномъ только Перунѣ знаемъ, что онъ былъ сдѣланъ изъ дерева съ серебряной головой и золотымъ усомъ, да что была у него палица, которую Новгородскій истуканъ бросилъ въ Волховъ. Эти боги не имѣютъ особыхъ символовъ и аттрибутовъ, и наше воображеніе ни чѣмъ не можетъ руководствоваться для возсозданія этихъ идолищъ при встрѣчѣ ихъ именъ въ нашихъ лѣтописяхъ.

При такомъ отсутствіи всякой опредѣленной наружности, кажется невозможнымъ допустить существованіе субъективной личности этихъ кумировъ, и намъ скорѣе вѣрится, что они не доросли до индивидуальной жизни Торовъ и Одиновъ, Юпитеровъ и Аполлоновъ, чѣмъ предположить, что біографическіе мизы (если смѣемъ такъ выразиться) нашихъ божествъ могли до того исчезнуть изъ народной

памяти, что даже наружный видь этихъ боговъ не сохранился въ нашихъ преданіяхъ.

0-

10

**q** -

И

0-

4-

c-

iя

И

[-

V-

ъ

Б-

e-

Я-

a,

Ь.

H

ЛЯ

a-

И,

B-

A.

И

Ь,

A)

ОЙ

Единственной основой того, что наши боги жили когда-то человъческой жизнію, вступали въ брачные узы и наживали себъ дътей, служитъ, для защитниковъ подобнаго тезиса, отчество Сварога.

Имя Сварога встръчается въ нашихъ письменныхъ памятникахъ въ одномъ только мъстъ Ипатьевской лътописи, заимствованномъ изъ Болгарскаго хронографа, и переведенномъ имъ, въ свою очередь, изъ Византійскаго писателя Малалы. Ясно, что дъло идетъ здъсь о Египтъ; но подобно какъ въ Греческихъ и Латинскихъ текстахъ Малалы вставлены, для объясненія; имена Гефеста—Вулкана и Геліоса—Sol, точно также вставляются въ Славянскомъ текстъ имена Сварога и Дажбога: «И бысть по потопъ и по раздъленьи языкъ, поча царствовати первое Местромъ, отъ рода Хамова, по немъ Ермій, по немъ Феоста, иже и Саварога нарекоша Егуптяне, и по семъ царствова сынъ его, именемъ Солнце, его же наричютъ Дажьбогъ». А далъе: «Солнце царь, сынъ Свароговъ, еже есть Дажьбогъ» (Sol vero Vulcani filius).

Форма же Сварожичь встрёчается въ Словь о суевьріи: «Огневи молятся, зовуть его Сварожичемь». Наконець, у Славянь Балтійскихь существоваль кумирь, названный Дитмаромъ Zuarosici, о которомъ упоминаетъ и Св. Бруно въ своемъ письмъ къ императору Генриху II. Долго ошибочно читали это имя Льваразикомъ и объясняли его многоразлично, пока, наконецъ, Шафарикъ ръшилъ дъло, отождествивъ его съ Сварожичемъ Слова о суевъріи. Изъ этихъ данныхъ нъкоторые ученые не много самовольно произвели Сварога въ Славянскаго Сатурна, забытаго отчасти бога неба и отца солнца и грома, Дажбога и Перуна, которыхъ они по этому называютъ Сварожичами.

Но основать эту родословную нашихъ боговъ на словахъ Малалы, было бы принять и Геліоса за сына Гефеста въ Греческомъ миев, и едва ли следуетъ разделять на две различныя персоны Сварога и Сварожича или Зуаразика запад-

ныхъ Славянъ и видъть непремънно въ окончательной формъ этихъ послъднихъ отчество, другихъ примъровъ котораго наша миоология не представляетъ.

Осколки Русскаго язычества, сохранившіеся для насъ въ народныхъ обрядахъ, повъріяхъ, примътахъ, сказкахъ, загадкахъ, заговорахъ и эпическихъ пріемахъ и выраженіяхъ древнъйшаго языка, - всъ непосредственно относятся къ самимъ предметамъ, законамъ и явленіямъ природы. Такимъ образомъ, мы этими данными можемъ вполнъ возсоздать степень религіознаго понятія, связывающагося, въ воображеніи нашихъ предковъ, съ: физическими ихъ познаніями различныхъ силъ и явленій природы. Суев'єрные обряды нашей до-христіанской старины указывають прямо на поклоненіе и жертвоприношеніе стихіямъ, какъ, напримъръ, прыганіе черезъ огонь и сожиганіе въ огив, купаніе и бросаніе въ воду и пр. Главная характеристика подобныхъ преданій Русскаго народа есть глубокое наблюдательное познаніе природы и жизни вообще. Познаніе это неръдко скрыто отъ простаго глаза подъ оболочкой аллегорической сказки, или мъткаго эпитета, а иногда выражается перенесеніемъ (путемъ сравненія) отвлеченной идеи на вещественный предметь, близкій человіку. Такимъ образомъ становится этотъ видимый предметь самволомъ и эмблемой отвлеченной мысли, воспоминание о которой неразрывно связывается съ этимъ предметомъ. Такъ, напримъръ, черный цвыть, напоминая собой ночной мракъ, постоянно служить изображеніемъ всего мрачнаго, злаго и мертвящаго, тогда какъ, напротивъ, бълый, красный и желтый цвъта, какъ цвъта дня и солнца, не только становятся синонимическими эпитетами этихъ явленій, но связываются въ человіческомъ воображенін со всёми понятіями добра и блага.

При этомъ, роскошно-эпическомъ воззрѣніи человѣка на природу, божества-кумиры, олицетворявшіе нѣкогда собою тѣ же силы и явленія природы, дошли до насъ въ безцвѣтной неопредѣленности пустыхъ именъ, ни чѣмъ не говорящихъ нашему воображенію, такъ что рѣшительно ни въ одномъ изъ нашихъ кумировъ мы не отыщемъ баснословныхъ

преданій, которыя привыкли встрѣчать въ классическихъ иноахъ Греціи и Рима.

Какое множество у насъ повърій, примътъ, загадокъ и приговоровъ, опредъляющихъ собою не только естественныя, но и суевърно-миоическія качества и свойства небесныхъ свътиль, природныхъ стихій и даже многихъ животныхъ и растеній, а между тъмъ, какъ сейчасъ замътили выше, о самыхъ важнъйшихъ кумирахъ Кіевскаго холма, которыхъ имена постоянно повторяются всъми лътописцами, мы, кроиъ этого пустаго имени, ровно ничего не знаемъ.

- Изъ всехъ. месть, где Несторъ говорить о языческихъ божествахъ нашихъ предковъ, важнее всего то, где упоминаеть о кумирахъ, поставленныхъ Владиміромъ въ Кіевъ. Это мъсто оставляетъ свою неизгладимую печать на всъ поздныйшія свидытельства нашихь древнихь писателей объ этомъ предметь. Тамъ имя главнаго бога Перуна отдъляется отъ другихъ кумировъ описаніемъ его истукана; за нимъ следують: Хорсь, Дажбогь, Стрибогь, Семаргла и Мокошь (Мокоша). Этотъ порядокъ исчисленія кумировъ удерживается въ томъ же мъстъ нашей исторіи и съ самыми незначительными изм'вненіями въ Архангелогородской, Никоновской и Густинской летописяхь, въ Степенной Книгь, и у Ивмецкаго писателя Герберштейна, откуда оно переходить и къ Польскимъ историкамъ, и позднъе, съ ихъ измъненіями, возвращается къ намъ обратно, какъ увидимъ дальше. Въ текстахъ, свидътельствующихъ о върованіяхъ Славянъ вообще, выпускается описаніе кумира Перуна, но тымъ не менье онъ удерживлеть въ нихъ первое мъсто. Изъ другихъ же божествъ иногда выпускаются, по-видимому, тъ, которыхъ сочинители почитали менъе важными: мнихъ Яковъ называеть только Перуна и Хорса; Св. Григорій—Перуна, Хорса и Мокоша; въ Прологъ, изданномъ проф. Бодянскимъ-Перунъ, Хорсъ, Семаргла (Сима и Ргла) и Мокошъ; въ Макарьевскихъ Минеяхъ-Перунъ, Хорсъ, Дажбогъ и Мокошъ, и прочли проч.

Со временъ вліянія на нашихъ писателей Польскихъ хрониковъ, является въ Густинской летописи (о идолахъ Руссовъ), у Св. Димитрія Ростовскаго и въ Кіевскомъ Синопсисъ Гизеля совершенно новый порядокъ божествъ. Въ немъ Перунъ занимаетъ первое мъсто, но къ описанію его идола прибавляется и то замъчание, что онъ обоготворялся на высокихъ горахъ и что въ честь его горъли костры, погашеніе которых в наказывалось смертною казнію; второе божество Волосъ, третье Позвиздъ, четвертое Ладо, пятое Купало, шестое Коляда. Что этотъ рядъ боговъ прямо заимствованъ изъ иностранныхъ источниковъ, показываетъ ясно въ Густинской лътописи самое имя Перуна, называемаго въ этомъ мъсть лътописи Перконосомъ, когда несколько страницъ передъ темъ мы туть же встрвчаемъ чистый текстъ Нестора о сооружения кумировъ въ Кіевѣ. Даже на концѣ этого чуждаго порядка виднъется намъ еще вліяніе Нестора, но уже измънившееся въ своей ореографіи: кром'я тыхъ, б'ясовскихъ кумировъ, еще «и ини идоли бяху, именами: Услядъ или Ослядъ, Корша или Хорсъ, Дашуба или Дажбъ», и прочія имена Несторовскихъ кумировъ. Услядъ произошелъ отъ ошибочнаго перевода словъ: уст златт, Нъмецкимъ путешественникомъ Герберштейномъ. Далъе, имена Корша и Дашуба также совершенно чужды нашимъ туземнымъ писателямъ, хотя послъднее объясняется отчасти правописаніемъ Степенной Книги: Дажаба, но и это, быть можеть, описка, темъ более, что въ другомъ мъсть той же книги напечатано: Дажба, въроятно происшедшее отъ несоблюденія титла надъ сокра-

Волосъ неупомянутъ Несторомъ въ числъ кумировъ, сооруженныхъ Владиміромъ; но изъ договора Святослава видно, что онъ занималъ весьма важное мъсто между Славянскими божествами, почти равное съ Перуномъ, съ которымъ онъ ставится какъ-будто въ паралель, почему онъ и занимаетъ первое мъсто за Перуномъ у Польскихъ писателей и ихъ Русскихъ послъдователей. Подобное сближеніе Перуна съ Волосомъ встръчается и въ словахъ мниха

po-

yc-

исъ

емъ

**0.1**a

вы-

ne-

TBO

ne-

der

КОЙ

TO-

МЫ

ніи

4ка

СЯ

ще

ша

0e- 2

ep-

p-

**3Д**-

и:

se,

ía,

a-

0-

0,

H-

И

a-

И-

ĸa

Якова (\*). Изъ этого свидътельства, повторяющагося въ Торжественникѣ (\*\*) и въ Макарьевскихъ Четьи-Минеяхъ, можно заключить, что идоль Волоса находился въ Кіевъ роятно еще до Владиміра, почему и неупомянутъ Несторомъ. Еще яснъе подтверждается это предположение свидътельствомъ Степенной Книги, гдъ, при созиданіи Кіевскихъ кумировъ, лътописецъ, списывая прямо съ Нестора, не упоминаетъ о Волосъ; но, напротивъ, при уничтоженіи ихъ, онъ перечисляеть всёхъ поимянно, и вслёдь за Мокошемъ называетъ еще и Власія, скотьяго бога. Въ Словъ Св. Григорія встръчается загадочное имя Вила въ единственномъ числѣ и мужескомъ родѣ: «і Хорсу, і Мокоши, і Вилу», которое мы принимаемъ здёсь за Волоса, на томъ основаніи, что въ неизданной части этого слова Виломъ называется Финикійскій Вааль: «Быль идоль, нарицаемый Вилъ, его же погуби Даніилъ Пророкъ въ Вавилонъ».

Кромѣ шести главныхъ кумировъ, упо мянутыхъ Лаврентьевской лѣтописью, встрѣчаются въ нашихъ древнѣйшихъ письменныхъ памятникахъ нѣсколько другихъ прозвищъ языческаго политеизма древней Руси, какъ Сварогъ, Сварожичь, Родъ и Рожаница, Упыри, Берегини, Навіи, Плуга и др.

Со вставкой въ Густинской льтописи (о идолахъ Руссовъ) и Гизелевскимъ Синопсисомъ начинается уже литературная обработка Славянской миоологіи, ложное направленіе которой еще долго процвытало у насъ, какъ въ поддыльныхъ льтописяхъ XVIII в. (подобно Іоакимовской), такъ и въ сочиненіяхъ туземныхъ миоологовъ конца прошлаго стольтія: Попова, Чулкова, Глинки и Кайсарова. Эти сочиненія, подъ вдіяніемъ Польско-Германской учености XVII выка и ея крайне ложнаго направленія, наводнили наше туземное баснословіе списками боговъ, полу-боговъ, героевъ и геніевъ всякаго

<sup>(\*) &</sup>quot;А Волоса пдола, его же именоваху скотья бога, вель в Почайну ръку въврещи, Перуна же повель привязати к коневи къ хвосту и влещи съ горъ по Боричеву на Ручей,...

<sup>(\*\*)</sup> См. Описаніе Румянцев. Музея: "А Волоса идола, его же именоваху скотья бога, повель въ Почайну воврещи".

рода (\*), и множествомъ преданій и подробностей, основанныхъ большею частію на произвольныхъ вымыслахъ или на фактахъ, взятыхъ извит и нашему краю совершенно чуждыхъ.

Большая часть имень, встръчающихся въ этихъ спискахъ, принадлежить кумирамъ западныхъ Славянъ и отчасти древнихъ Пруссовъ, обоготворяемымъ въ знаменитыхъ капищахъ Арконы, Ретры и Ромовы. Кіевскіе же кумиры постоянно упоминаются въ не-Русскихъ формахъ Дашубы, Корши и т. д., явно заимствованныхъ изъ иноземныхъ источниковъ. Изъ народныхъ суевърій и сказокъ попало въ эти списки только не много наиболье извъстныхъ имень: Русалокъ, Лътихъ, Домовыхъ, Полкана, Кощея и Бабы-Яги. Названія народныхъ праздниковъ Купалы и Коляды пожалованы въ особыя божества илодовъ и праздничныхъ пиршествъ, которыхъ истуканы будто стояли въ Кіевѣ; точно с также возведены ръки Донъ и Бугъ въ какое-то особенное А обоготвореніе со стороны нашихъ предковъ, хотя о последнихъ Великорусскія пісни и преданія ничего не знають, когда, напротивъ, Дунай, Волга и сказочныя Сафать и Смородина-ръка дъйствительно имъютъ нъкоторое право на вниманіе Русской минологіи. Но едва ли гг. Поповъ Глинка знали про нашъ древній героическій эпосъ, когда они даже не трудились повърять Германо-Польскія свълънія о Кіевскихъ кумирахъ сличеніемъ этихъ сведеній съ доступными имъ Русскими источниками. Остальныя имена этихъ списковъ принадлежать большею частію къ чистымъ вымысламъ. Подлогъ многихъ изъ нихъ для насъ нынъ уже очевидень, какъ, напримъръ, упомянутый выше Усладъ, Зимцерла (богиня весны, зиму стерла), Дътинецъ, Волховецъ, Словянъ, Родомыслъ и многіе другіе. Но не всегда удается намъ съ върностію указать на начальный источникъ подлога или недоразумънія: откуда взялся кумиръ Сильнаго бога.

<sup>(\*)</sup> Полный синсокъ этихъ именъ помъщенъ въ Сказаніяхъ Русск. Народа Сахарова, кн. І, стр. 10.

такъ подробно описаннаго въ словарѣ Чулкова? откуда и свѣдѣнія о Золотой бабѣ (\*), обоготворимой Обдорцами? откуда Стени, Литуны и Куды, попавшіе у Глинки въ одинъ разрядъ съ Домовыми, Лѣшими и чертями вообще,—Животъ, хранитель жизни, и, наконецъ, даже воспѣтый Пушкинымъ Лель и братъ его Полель, эти мнимые Касторъ и Поллуксъ Славянской басни?

И

**K**-

B -

Ъ

[0]

Ъ

и

1-

1.

}-

10 0

e .1

1-6

N (

a

И

la

I --

Ъ

Ţ -

e

A

a

a

На подобныхъ шаткихъ основахъ зиждятся и донынѣ цѣлыя системы Славянской миоологіи не только Германскихъ ученыхъ, подобно миоологіи Эккермана (1848), но и многихъ изслѣдователей изъ Славянъ, въ особенности между Чехами, какъ, напримѣръ, Ганушъ, Юнгманъ и Ткани, въ миоологическомъ словарѣ котораго (Znaim. 1824) Илья Муромецъ упомянутъ Русскимъ Геркулесомъ, а Святой Зосимъ Соловецкій—Zosim Schuzgott der Bienen bei den Russen.

Вообще Славянская минологія, въ Германской своей обработкѣ, осталась еще донынѣ въ области отжитаго классицизма, стремившагося непремѣнно подвести ее подъ уровень Греческой неогоніи, и во чтобы-то ни стало отыскать у насъ божества, соотвѣтствующія знаменитымъ богамъ древняго міралючина

Вторая сущая ошибка подобнаго направленія — обобщеніе (gènèralisation) всякаго чисто-мѣстнаго преданія: нисколько не принимая во вниманіе, что часто одно и тоже божество является въ различныхъ мѣстностяхъ подъ разными именами, ученый методисть изъ каждаго подобнаго синонима старается возсоздать новую личность, которой и приписываеть туть же, въ своемъ воображеніи, значеніе, соотвѣтствующее тому или другому божеству классическихъ преданій. Съ каждымъ новымъ сочиненіемъ, написаннымъ въ этомъ духѣ, увеличивалось у насъ число божествъ новыми, если не вымышленными, то въ Россіи, по крайней мѣрѣ, положительно

<sup>(\*)</sup> Есть у насъ въ рукохъ географическій атласъ XVI въка (Theatrum oder Schawplaz des Erdbodens, Abr. Ortelius, 1569 года), печатанный въ Брюксель, гдь, при картъ Московскаго царства, въ странь Обдорской, изображенъ кумиръ Зелотой бабы съ объяснительной Латинской надинсью.

никогда не существовавшими именами. Вотъ почему и кажется намъ, что первая современная задача науки—очистить наши Русскія преданія отъ чуждыхъ имъ наносовъ, и опредѣлить, наконецъ, вѣрное разграниченіе между Русскими и не-Русскими источниками:

Вообще въ Русскомъ миев собственныя имена играютъ большею частію самую последнюю и незначительную роль, какъ и постараемся доказать это впоследствіи. Гораздо важнее обряды и празднества простаго народа, и въ особенности суеверныя понятія и воззренія его на природныя явленія, светила и стихіи, горы и реки, и баснословныя растенія и животныя, о которыхъ гласятъ доныне еще наши стихи и песни, заговоры, сказки, загадки и прибаутки. Такъ, напримеръ, обряды опаживанія или коровьей смерти, кликаніе весны, добываніе живого царя-огня, поверья о полете огненныхъ змевъ или разцвете папоротника въ Ивановскую ночь, и, наконецъ, древнейшія преданія о сотвореніи міра, острове Буяне и загадочной Голубиной книге.

Въ дътствъ своемъ человъчество боязливо и благоговъйно покланяется тъмъ предметамъ и явленіямъ природы, которыя болье другихъ поражають его физическія чувства, и потому естественно, что небесныя явленія, какъ солнце и звъзды, громъ и молнія, становятся первъйшими предметами суевърнаго обожанія. Но когда, съ осъдлой жизнію, человъкъ знакомится съ хлъбопашествомъ и разведеніемъ плодовъ, чувство личной пользы заставляетъ его обратить свое вниманіе на землю и плодотворную силу растительной природы, — тогда и въ религіи его боги неба постепенно уступаютъ свое первенство представителямъ земли. Вотъ почему у западныхъ Славянъ, зажившихъ раньше нашего осъдлой жизнію, яснье формулировалось поклоненіе земной природъ въ обоготвореніи богинь Живы и Моры, раздълившихъ между собою весь годовой циклъ земной произрастительности.

На долю Живы досталось полугодіе плодотворной літней жизни природы, на долю же Моры—время бозплоднаго ея зимняго отдыха. Съ представленіемъ Живы слилось понятіе

всего юнаго, свътлаго, мощнаго, теплаго и плодотворнаго; съ представленіемъ же Моры—всего мрачнаго, холоднаго, хилаго и безплоднаго.

R

ΙИ

Ь,

C-

Ъ'

Б,

И

Ŧ,

И

И

**T**-

ie

Γ-

Ю

Ι,

Если у насъ на Руси не сохранилась память о двухъ богиняхъ, раздёляющихъ между собою годовую жизнь земной природы, какъ у западныхъ Славянъ, то причину тому следуеть искать въ преобладаніи религіи мужской творческой силы небесъ надъ обоготвореніемъ пассивнаго женскаго элемента земли. Солнце, въ благотворномъ и зловредномъ отношеніи своемъ къ земной природь, точно также раздьляется на два лица зимняго и лётняго солнца, свётлаго бога прыхъ продотворящихъ лучей (Бълбога) и бога не гръющаго безплоднаго періода мрака и холода (Чернобога). У Поморскихъ Славянъ истуканы всъхъ солнечныхъ божествъ представлялись съ двумя или четырьмя лицами или головами, указывающими на двъ главныя половины, лъто и зиму, или на всъ четыре времени года. Массуди въ своихъ путешествіяхъ по Славянскимъ землямъ видёлъ гдёто у моря истукана, котораго члены были сдъланы изъ драгоцинныхъ камней четырехъ родовъ: зеленаго хризолита, краснаго рубина, желтаго карнеола и бълаго кристалла; голова же его была изъ чистаго золота. Эти цвъта ясно намекають на зеленую весну, красное льто, желтьющую осень и снъжную зиму; золотая же голова-это самое небесное свътило. Имена Поморскихъ боговъ солнца всъ оканчиваются общимъ прозвищемъ Вита, подобно какъ разноцвътные члены истукана оканчиваются одной общей золотой головою; и не безъ нъкоторой въроятности можно допустить, что первая половина этихъ именъ хранила въ себъ именно частный смысль-весенняго, лётняго или зимняго, когда слово Витъ означало общее понятіе бога или лица. Такъ, напримъръ, Gerowit-Ierowit невольно наталкиваетъ насъ на слово яръ, сохранившее донынъ значение весенняго: яровой хльоъ яры (весеннія промоины), Русское божество Ярыло и проч., когда, напротивъ, Коревитъ или Хоревитъ напоминаетъ Русскаго Хорса (Корша) и Карачуна.

Изъ Кіевскихъ кумировъ, упоминаемыхъ нашими лѣтописами, относятся къ богамъ солнца имена Дажбога и Хорса, которыя, какъ замѣтилъ проф. Бодянскій, почти во всѣхъ текстахъ стоятъ неразлучно другъ подлѣ друга, какъ синонимы одного и того же понятія; и оба они, по словопроизводству своему, одинъ отъ даг—день (Нѣмецкій Тад), другой отъ суръ или коршидъ—солице, по смыслу своему тождественны: вано выс дагопостояна

Изъ этихъ двухъ главныхъ олицетвореній солнца, грозное значение его, какъ зимняго Сатурна, Ситиврата или Крта (Крчуна) Славяно-Германскихъ поверій средней Европы, принадлежить у насъ на Руси, по видимому, Хорсу. Это грозное значение зимняго солнца неразрывно связано въ міръ сказокъ и суевърій съ понятіями смерти, мрака, холода и безсилія; тіже понятія соединяются и съ представленіемъ божества разрушительной бури, мятели и холоднаго западнаго вътра вообще, какъ антитезисъ теплаго вътра лътняго полугодія. Вотъ почему божества зимняго и льтняго солнца легко могли слиться въ одно представление съ соотвътствующими имъ божествами вътра, или, по крайней мъръ, обмъняться съ ними именами и значеніями. Такъ въ Алекстевскомъ Церковно-Славянскомъ словаръ слово хоръ объясняется западнымъ вътромъ, и въ Sacra Moraviae historia Средовскаго Chrwors (нашъ Хорсъ или Корша) толкуется Тифономъ.

Вообще преобладаніе у насъ божествъ неба и воздушной стихіи надъ божествами земнаго плодородія указываеть на древнѣйшій періодъ кочующаго быта, когда скотоводство доставляло единственное богатство человѣку, еще незнакомому съ хлѣбопашествомъ. Вотъ почему всѣ боги-покровители скота, въ первоначальномъ своемъ значеніи, божества солнца. Эпизотія донынѣ выражается у насъ словомъ повітріе, прямо указывающимъ древнѣйшее воззрѣніе человѣка на воздушную стихію, какъ на причину всякой болѣзни. Такимъ образомъ, Стрибогъ (значеніе котораго, какъ бога вѣтра, по Слову о полку Игоревѣ, намъ несомнѣнно) переходить у Средовскаго въ Тггівек, бога повѣтрія (lues);

у Карпатскихъ Словаковъ подобное же значение придается Карачуну (\*). Нашъ Сатурнъ-Хорсъ является въ значени западнаго вътра-хоръ, когда Сербская Хора - супруга бога вътровъ Посвиста, котораго Средовскій, въ свою очередь, называеть Nehoda и переводить словомъ Intemperiae. Такимъ образомъ, боги не только холоднаго зимняго вътра, но и зимняго солнца являются и богами смертоноснаго повътрія относительно животнаго дарства. Замъчательно въ этомъ отношении Чешское прозвище Крта (Сатурна) Костомладомъ (\*), т. е. молотильщикомъ костей, которому отчасти соотвътствуетъ нашъ Русскій Кощей безсмертный, носящій постоянно въ сказкахъ космогоническое значение эловреднаго начала зимняго солнца. Точно также, съ другой стороны, скотій богъ Волосъ (Велесь, Власій); какъ и Егорій Храбрый нашихъ пъсенъ, ничто иное какъ олицетворенія того же солнца, но въ благотворномъ значении тепла и лѣта.

Такимъ образомъ, подъ вліяніемъ этого дуализма, и всякое явленіе природы представляется человѣку съ двухъ различныхъ сторонъ его благотворнаго и зловреднаго вліянія. Если же въ вѣчно возобновляющейся борьбѣ добра и зла, окончательная побѣда остается всегда доброму началу, то это потому только, что человѣкъ, изучая законы природы, убѣждается ими, что нѣтъ абсолютнаго зла и что всякое, по видимому вредное, явленіе носитъ въ себѣ зародышъ новыхъ благъ. Надающій плодъ своимъ гніеніемъ освобождаетъ къ жизни хранимое въ немъ зерно, а сонъ и отдыхъ своею безжизненностію возобновляютъ силы какъ человѣка, такъ и природы.

Съ подобнымъ убъжденіемъ взиралъ Русской человъкъ и на собственную свою смерть, не какъ на окончательное уни-

<sup>(\*)</sup> У насъ на Руси Ромдественскій постъ носиль когда-то имя Корочуна, а выражение: дать корочуна, въ смысль убить, явно указываеть на зловредное значеніс этого названія.

<sup>(\*)</sup> См. Эрбена статью въ IV кн. Рус. Бесъды за 1857 г.

чтоженіе, но вид'єль въ ней, напротивь, продолженіе той же земной жизни, только подъ другой, простому глазу не зри-

мой формъ.

Нигдв въ нашихъ языческихъ преданіяхъ мы не находимъ и мальйшаго намека на представленіе особенныхъ небесныхъ или подземныхъ жилищъ мертвецовъ (\*). Въ могилъ же продолжаютъ они жить жизнію земною, покровительствовать своимъ живымъ потомкамъ, и непосредственно раздълять съ ними всъ радости и заботы земнаго ихъ существованія. Воть почему и духи-покровители семьи и дома: Родъ, Чуръ (Щуръ) и Дъдушка Домовой, связаны родственными узами съ ихъ живущими потомками и настоящими хозяевами избы. Хозяинъ неръдко употребляется въ смыслъ Домоваго, такъ что дъйствительный хозяинъ является земнымъ представителемъ покойнаго его прародителя—Дъда или Щура—пращура.

Постояннымъ жилищемъ мертведовъ почитается могила, отчего и выраженія: идти домой, въ смысль умереть, домомовище, домовина-гробъ, иногда и кладбище; такъ что самое прозвище Домоваго скоръе носить въ себъ значеніе загробнаго, чемъ покровителя дома, темъ более, что въ сельскомъ простонародномъ быту это последнее слово, въ смыслъ жилья, неупотребительно, замъняясь выраженіями: хата, изба, дымъ, гивздо или дворъ. /«Ужъ ты солице, солице ясное! ты взойди, взойди съ полуночи, ты освъти свътомъ радостнымъ всъ могилушки; чтобы нашимъ покойничкамъ не во тьмъ сидъть, не съ бъдой горевать, не съ тоской въковать. Ужъ ты мъсяцъ, мъсяцъ ясный! ты взойди, взойди съ вечера, ты освъти свътомъ радостнымъ всъ могилушки, чтобы нашимъ покойничкамъ не крушить во тьм в своего сердца ретиваго, не скорбыть во тьм в по свыту былому, не проливать во тымъ горючихъ слезъ»,

<sup>(\*)</sup> Въ преданіи о Волхвахъ у Нестора (Лаврент. Лът., стр. 77), толкованіе Волхвовъ о подземномъ дарство ихъ божествъ слишкомъ явно отзывается христіанскими представленіями объ адв и дъяволь, чтобы не заподозрить истину подобныхъ скараній.

Въ степныхъ селеніяхъ кладутъ первый блинъ на слуховое окно, при чемъ приговариваютъ: «Честные наши родители! вотъ для вашей душки». Въ Бѣлоруссіи на могилѣ, политой медомъ и водкою, накрываютъ кушанье и привѣтствуютъ покойныхъ: «Святые родзицели! ходзице къ намъ хлѣба и соли кушать». На Пасху ходятъ христосоваться съ покойными родителями на ихъ могилѣ, при чемъ въ ямку зарываютъ тутъ же красныя яица; невѣсты-сироты ходятъ на родительскія могилы испрашивать благословенія покойниковъ на бракъ (\*).

Наконецъ, у насъ на Руси множество особыхъ дней и недѣль, посвященныхъ народнымъ обычаемъ на посѣщеніе могилъ; таковы: большая и малая родительскія, Радуница, Красная горка, Навій день; таково было и древнѣйшее значеніе Масляницы. Въ такіе дни нерѣдко цѣлое семейство, собравшись у родной могилы, совершаетъ на ней свою трапезу, въ суевѣрномъ убѣжденіи, что и мертвецъ раздѣляетъ ее и присутствуетъ невидимымъ образомъ между ними. Въ именины Домоваго (28 Января) ставится для него на ночь на столъ каша и всякое угощеніе съ мыслію, что онъ, когда всѣ въ домѣ заснутъ, непремѣнно придетъ къ родственникамъ справлять свои именины.

Въ тѣсной связи съ подобнымъ воззрѣніемъ на загробную жизнь и народныя повѣрія объ оборотняхъ и привидѣніяхъ, Упыряхъ (Вампирахъ), высасывающихъ кровь по ночамъ, иужихъ (лихихъ) Домовыхъ, разыгрывающихъ свои злыя шутки надъ спящими домочадцами, Волкодлакахъ, рышущихъ по ночамъ лютымъ звѣремъ, и скачущихъ Навіяхъ, распространяющихъ моровую язву однимъ своимъ появленіемъ. Самое слово Навіи (Навій день, идти до навы) носитъ въ себѣ понятіе смерти и загробнаго привидѣнія, также и Домовой, какъ замѣтили выше, синонимъ загробнаго; точно также и родъ употребляется иногда, въ областныхъ нарѣчіяхъ, въ смыслѣ духа, образа, привидѣнія; наконецъ, древнее имя богини смерти, Моры или Морены, сохранило почти подобное же значеніе въ Мало-

<sup>(\*)</sup> Соловьева, Исторія Росс., ч. 1, стр.328—329.

россійскомъ Мара (призракъ) и въ повъріяхъ о кикиморахъ. Еще живетъ у насъ повъріе, что злые колдуны, по смерти своей, возстаютъ по ночамъ изъ могилъ, чтобы сосать кровь у сонныхъ людей, почему, въ предупрежденіе такой бъды, покойника, подозръваемаго въ чародъйствъ, выкапываютъ изъ могилы, бьютъ кольями и сожигаютъ, или, въ другихъ мъстностяхъ, вбиваютъ ему колъ въ сердце и снова закапываютъ въ могилу. Существуютъ и многіе разсказы про утопленниковъ и утопленницъ, и про дътей, умершихъ безъ крещенія, которые всъ, по смерти своей, продолжаютъ свое земное существованіе въ видъ Водяныхъ Мужей или Русалокъ

Бухъ, бухъ! Соломенный духъ! Мене мати породила Некрещену схоронила

поютъ послѣднія, бѣгая всю ночь по полямъ и рощамъ. Есть, наконецъ, и разсказъ про Русалку (утопленницу), которая, навѣщая своихъ живыхъ родителей, сообщала имъразныя подробности про свою подводную жизнь (\*).

Г. Соловьевь (\*\*) справедливо почитаеть Русалокь за мертвеновь, и этимь ихъ значеніемь объясняеть и прозваніе ихъ въ одной півснів земляночками, т. е. подземными обитательницами могиль. Это прозвище, по видимому, отождествляеть Русалокь съ Берегинями, о которыхъ Св. Григорій упоминаеть вмість съ Упырями: «А переже клали требу упиремь и берегинямь.» Въ этомъ сближеній Упыря съ Родомъ и Берегини съ Рожаницей, какъ Родъ, такъ и Упырь—мертвены. Почему и весьма віроятно допустить, что и Берегини, какъ горные, земные духи, носили отчасти тоже значеніе. Въ древности надъ могилами сыпали курганы и въ особенности выбирали для сего міста прибрежныя около большихъ рікъ; самое слово брего — берего имість иногда смысль горы

<sup>(\*)</sup> Начертаніе Русск. Минологін, Касторскаго, стр. 142.

<sup>(\*\*)</sup> Исторія Росс., т. І, стр. 73,329 и 340.

(сравни Нъмецкое Berg), а въ областныхъ выраженіяхъ слово гора, наобороть, означаетъ берегъ ръки, или даже сухопутіе (не водою).

Вообще встръчается въ Славянскомъ язычествъ множество фантастическихъ существъ, которыя, при человъческихъ свояхъ обязанностяхъ, одаряются суевърнымъ преданіемъ какойто высшей сверхъестественной (божественной) силой. Ихъ
нельзя назвать божествами, и между тъмъ они не простые
смертные.

Въ тъхъ народностяхъ, гдъ еще во времена баснословныя успѣли выдаться изъ толпы историческія личности мудрецовъ или царей завоевателей, ихъ имена возводятся неръдко народною памятью въ область миеическихъ божествъ; у насъ же, при отсутствіи всякой личности, случилось, по видимому, тоже съ некоторыми чисто человеческими должностями и обязанностями, которыя, украшенныя народною фантазіею сверхъестественнымъ божественнымъ даромъ, произвели особенную демонологическую сферу духовъ-посредниковъ между человъкомъ и божествомъ. При вышеизложенномъ воззръніи на смерть и жизнь загробную, подобные сверхъестественные посредники могли легко представляться воображенію мертвецами, имъющими чисто человъческое происхождение. Такимъ образомъ, соотвътствуетъ обязанностямъ домохозяина и главы семейства баснословная личность Рода или Дедушки Домоваго; подобно тому, и должности богослужебнаго жреца соотвътствуетъ понятіе Въдуна-Кудесника. И какъ подъ именемъ Рода и Дъдушки человъкъ воображаетъ себъ дъйствительную личность давно покойнаго своего прадъда, точно также могъ онъ предположить и о Въдунахъ, что и они умершіе жрецы и старцы, прославившіеся еще при жизни своей въщей мудростію. Знахарство есть простое человъческое ремесло, ведущее, въроятно, свое начало отъ языческаго жречества; въдомство же есть уже знахарство, перешедшее, черезъ смерть, въ область фантастической сверхъестественности.

Вліяніе христіанства, въ первые вѣка его появленія на Руси, не уничтожило языческія суевѣрія въ народѣ, но лишило ихъ только своихъ благихъ свойствъ, соединивъ всѣ эти повѣрья въ общее представленіе навожденія нечистой, дьявольской силы. Но если снять съ этихъ миоическихъ личностей придаваемый имъ христіанствомъ колоритъ, то ясно увидимъ, какъ по названіямъ, такъ и по принисываемымъ имъ дѣйствіямъ, что Вѣдуны ничто иное какъ жрецы древняго богослуженія, возведенные въ область баснословной демонологіи.

Какъ знахарь происходить оть знать, точно также въдомество и въдунъ имъетъ свое начало въ выдать, откуда и другіе производные, какъ въщій, въщунъ, въщать, предвъщаніе, въче (судъ народный) и въдьма, какъ женская форма въдуна.

Чародъйство есть обвитіе, обведеніе чарами, то есть сверхъестественными узами или чертами. Очертаніе круга на землю принимаеть магическую силу цыней и узъ, точно также какь очарованіе есть связаніе человыка невидимыми узами (какъ, напримырь, взорами красавицы). Въ первобытномъ значеніи своемъ, чары ничто иное какъ нисхожденіе божественной номощи на человыка посредствомъ заговорныхъ молитвъ и жертвоприношеній.

Колдовство и колдунъ имѣютъ свое начало въ корнѣ колд, клуд, означающемъ очищеніе, возрожденіе (посредствомъ огня) и жертвоприношеніе; по Чешски, клудити—очищать, по Сербски, кудити—заговаривать. Сюда же относится; по корню своему, и наше судить—судъ, тоже очищеніе въ его нравственномъ значеніи. Имя Волхва производятъ филологи отъ Санскритскаго валъ—свѣтить, блистать, точно также какъ жрецъ происходить отъ жертть, горьть; жертва съѣдается огнемъ, отчего и наше жерать, и жертвенникъ въ этомъ отношеніи является жерломъ (горломъ) съѣдающаго огня (\*). Когда исчезла вѣра въ языческіе обряды, народный юморъ придалъ жреческимъ жертвоприношеніямъ пошлое тепереш-

<sup>(\*)</sup> См.въ сборн. Комета ст. г. Афанасьева, "Въдуны и Въдьмы".

нее значеніе глагола жрать; той же судьбѣ подвергся и глаголь врать, т. е. заговаривать болѣзнь божественной молитвой, откуда и слова: врачь, врачеваніе, точно также какъ изъ чудесниковъ, проводниковъ божественныхъ чудесъ, образовались понятія кудесника и кудесъ, въ значеніи злаго колдовства, а еще чаще простыхъ фокусовъ и кривляній.

Во времена язычества, религія обнимала собою всё способности и дарованія человёческаго ума, всё таинственныя познанія его наблюдательнаго изученія природы, всё занятія и заботы его ежедневной жизни. Въ область религіи входила мудрость и краснорёчіе, поэтическое вдохновеніе, пёснопёніе, вёщая сила чародёйства и познанія будущности; ею осёнялась справедливость суда, врачеваніе болёзни и счастіе домашняго крова, и все это воплощалось въ одно общее представленіе вёщей мудрости Волхва—Чародёя. Но какъ Чародёй только посредникъ между человёкомъ и высшимъ божествомъ, то и чудеса, производимыя Вёдунами и Вёдьмами, вне прямо отъ нихъ исходять, но насылаются человёку, черезъ ихъ посредничество, отъ высшихъ божествь, помощію заговоровъ, жертвоприношеній и обычныхъ обрядовъ.

Единственное сверхъестественное качество, которое относится прямо къ характеристикъ самихъ Въдуновъ и Въдьмъ, это способности полета по воздуху и оборотня; но и здъсь есть повърье, что у Въдьмъ хранится чудесная вода, вскипеченная вмъстъ съ пепломъ отъ Купальнаго костра, и что для того, чтобы летъть по воздуху, онъ должны опрыскать себя этой водой, при чемъ въроятно предполагался какой-нибудь заговоръ. Для оборотня также требовалось знаніе извъстныхъ заговоровъ и таинственныхъ обрядовъ—

Втапоры поучился Волхъ ко премудростямъ: А и первой мудрости учился Обертываться яснымъ соколомъ, Ко другой-то мудрости учился онъ Волхъ Обертываться сврымъ волкомъ, Ко третей-то мудрости учился Волхъ Обертываться гивдымъ туромъ—золотые рога.

Собственному божеству не нужны были гаданія для узнанія будушности, какъ и не нужно бы ему учиться премудрости для оборотня. И дъйствительно, Сербскія Вилы и Хорутанскія Рояницы предсказывають будущность безъ всякаго гаданія, что и указываеть на непосредственность ихъ божественности. Домовымъ, Русалкамъ и Въдунамъ не творять мольбы и не приносять искупительныхъ жертвъ; а если имъ и подносятся иногда подарки и приношевія, какъ развъшеніе по деревьямъ пряжи для Русалокъ, оставленіе ужина для Домоваго, или кроюмъ сыры, клюбы и медъ въ честь Рода, то всъ эти обычаи носять чистый характеръ угощеній или поминокъ покойниковъ, а не жертвы.

Самыя повёрья о Домовыхъ и Вёдунахъ, ихъ нравы, действія и аттрибуты, указывають на тесную связь этихь лиць съ очагомъ, какъ домашнимъ представителемъ жреческаго алтаря. Ихъ гаданія, врачеванія, заговоры, все носить на себь чисто человьческій характерь богослужебнаго жреца. Заговоръ ничто иное какъ молитва; суевърныя же гаданія и обряды выгоненія или обмыванія бользней и злыхъ навожденій, совершаемыя донын' нашими знахарями, -осколки искупительныхъ жертвоприношеній и очищеній посредствомъ священныхъ стихій воды и огня, точно также какъ многіе изъ нашихъ обрядныхъ пъсенъ еще остатки древнихъ богослужебныхъ гимновъ. Самыя же богомерзкія трапезы и шірища, столь пресл'вдуемыя нашимъ ревностнымъ духовенствомъ прошлыхъ стольтій — символическіе обряды жертвоприношенія и очищенія (напр., прыганіе черезъ Купальные огни, бросаніе в'єнковъ въ воду и огонь и проч). Подобное же значеніе иміють и нікоторыя пляски: хороводъ, напримъръ, есть символическое представление обращенія солнца вокругь земли, отчего и самое слово хоръ, хоро-водъ, подобно божеству Хорсу, имъетъ свое начало въ древнъйшемъ Зендскомъ названіи солнца. Особенно важны въ этомъ отношеніи обряды, гаданія и игры Купалы и Коляды: въ ночь этихъ великихъ праздниковъ, по народному повърью, Въдуны и Въдьмы собираются на высокія горы,

и у зажженныхъ костровъ около чертова требища (жре ческаго алтаря) предаются бъсовскимъ играмъ, пъснямъ и пляскамъ. Не простое ли это описание чисто человъческихъ сборинъ язычниковъ, христіанскимъ возэръніемъ украшенное какимъ-то демоническимъ колоритомъ сверхъестественности?

Отъ кумировъ нашего язычества дошли до насъ, какъ сказали выше, одни только имена, когда, напротивъ, про Лъшихъ, Домовыхъ, Въдьмъ и Русалокъ сохранилось и понынъ множество подробностей, какъ по наружному ихъ виду и одеждъ, такъ и по привычкамъ, нравамъ и образу жизни этихъ духовъ. Этотъ фактъ едва ли не служить намъ лучшимъ подтвержденіемъ чисто человъческаго происхожденія такихъ коллективныхъ духовъ, которые, бывши нѣкогда живыми людьми, естественно сохранили въ народной фантазіи болће опредъленный образъ, чъмъ божества, представители отвлеченныхъ понятій. Впрочемъ, и подобныхъ коллективовъ у насъ на Руси весьма не много въ сравненіи съ повъріями и преданіями другихъ народовъ Европы и даже одноплеменныхъ юго-Славянъ. Нътъ у насъ ни Фей, ни Гномовъ, ни Саламандръ, нътъ даже Рояницъ, Дружицъ, Живицъ, Страшицъ и Судицъ Сербо-Хорватскихъ суевърій, этихъ различныхъ дъвъ жизни и смерти, которыя, являясь у колыбели новорожденнаго, сопровождають человека до гроба, охраняя его отъ всёхъ бёдъ и напастей, или, съ другой стороны, своевольной рукой прекращають нить или тушатъ огонь его жизни, когда настаетъ часъ его кончины.

Вообще можно положительно сказать, что имена и личности божествъ играютъ самую второстепенную роль въ нашей Русской миоологіи. Обоготвореніе же природы и жизни во всёхъ ихъ многоразличныхъ проявленіяхъ—вотъ главнёй-шая основа всёхъ вёрованій нашего язычества. Пѣсни, загадки, пословицы и изреченія всякаго рода, обычныя сравненія и качественные эпитеты, носятъ еще донынѣ въ языкѣ нашемъ глубокіе слёды этого наблюдательнаго благоговѣнія человѣка передъ вѣчными законами природы и жизни. Подобное религіозное воззрѣніе человѣка на міръ не есть

ли почти безсознательный деизмъ, при которомъ много божіе является только наружной формою культуса, сквозь который вездъ чувствуется одно общее обоготвореніе идеи жизни, одно общее поклоненіе всемірной премудрости.

Въ этомъ религіозномъ воззрѣніи нашего язычества находится и существенная причина того, что христіанство, введенное у насъ безъ всякихъ насилій и сопротивленій, такъ скоро успѣло сродниться съ бытовой жизнію Русскаго человѣка и такъ глубоко вкорениться во всѣ понятія и возэрѣнія его народной старины.

## купало и коляда

есъ оь-

## въ ихъ отношени къ народному быту

РУССКИХЪ СЛАВЯНЪ.

Въ языческихъ преданіяхъ нашей старины, религіозные праздники Коляды и Купала не только олицетворили собою идею годовой жизни природы и хода свътиль, но и сосредоточили въ себъ двъ существенныя стороны нашей древней народности: общественную, публичную дъятельность лътняго полугодія, и домашній, семейный быть зимняго отдохновенія природы и человіка. Воть почему, прежде нежели мы обратимся къ собственному изследованию этихъ празднествъ, намъ необходимо бросить бытлый взглядъ на нын вшній простонародный быть Россіи, чтобы найдти въ немъ объяснение обрядовъ, символовъ и торжествъ древнихъ праздниковъ нашей языческой космогоніи. Труды, заботы и веселье Русской простонародной жизни, подъ суровымъ вліяніемъ съвернаго климата, раздълились на двъ, ръзко оттъненныя стороны лътняго и зимняго быта: жизни въ полъ и жизни въ избъ.

Автомъ, съ раннимъ утромъ разсыпается вся деревня на землельльческие труды по полямъ, лугамъ и рощамъ, неръдко по цълымъ днямъ кочуютъ работящіе мужики посреди широкихъ нивъ, подъ чистымъ небомъ, вокругъ живописнаго костра, замъняющаго имъ священный очагъ домашняго крова. Здъсь все широко и привольно, все на виду, все открыто, нътъ границъ, раздъляющихъ одно семейство отъ другаго, нётъ преградъ, скрывающихъ въка отъ чуждаго взора, вст дни его протекають вит дома, вся жизнь его, какъ говорится, на ладонкъ. Сама природа определяеть человеку его занятіе: пашуть, сеють, косять и жнуть, всь въ одно и тоже время. Почему, если поля и раздълены между семьями, тъмъ не менъе все селенье, единствомъ трудовъ, какъ-будто соединено въ одну семью: многія изъ сельскихъ работъ совершаются цілымъ міромъ, въ одно стадо сгоняется вся скотина, и, наконецъ, цълая община дружно приходить на помощь одному изъ своихъ членовъ, для срубки новой избы, или перенесенія старой на новое мъсто. Окончены труды, настаетъ время отдыха и веселья, и вся деревня стекается въ одно мъсто на толки, пъсни и хороводы, или бродитъ шумными гурьбами по широкой улицъ села.

Другое бытье, другое житье въ зимнее время, когда стужа гонить искать убъжища въ тъсныхъ стънахъ избы. Здъсь каждая семья представляеть собою, въ своихъ трудахъ и забавахъ, совершенно отдъльный, замкнутый міръ, скрытый и непроницаемый для чужаго взора. Раздъленіе времени домашнихъ занятій и самыя эти занятія подлежатъ чистому произволу хозяевъ, почему неръдко можно найдти въ одной и той же деревнъ, въ двухъ сосъднихъ избахъ, совершенно различныя ремесла и работы: «Всякій приказъ и разпорядокъ домашній идетъ отъ хозяина», говоритъ Домострой. «Утромъ хозяинъ совътуется съ женою о домашнемъ устройствъ: что на комъ положено, и кому какое дъло приказано въдать». Въ избъ все повинуется главъ семейства и его заботливой старухъ. Днемъ они распоряжаются всъми работами, а въ долгіе зим-

R

C D

ďЪ

Ъ

Ha

e-

0 -

a,

Ma

Ъ,

и

e-

ΙV

Ъ

Б,

3Ъ

ія

IЯ

ro

Ь-

ĸa

-

Ъ,

И-

g-

Ъ,

ВЪ

И

ГЪ

Ď-

13

**5** B

b.

ніе вечера собирается около нихъ тѣснымъ кружкомъ вся семья слушать длинные, сказочные разсказы, передаваемые хозяиномъ: старымъ людямъ—на потъшеніе, а молодымъ—на послушанье. И если въ этотъ тѣсный кругъ семейнаго быта зайдетъ иногда сосѣдъ или прохожій,—чужой человѣкъ становится гостемъ, а гость уже членъ семьи, когда, напротивъ, въ уличныхъ праздникахъ лѣта нѣтъ ни хозяевъ, ни гостей.

Эти двь главныя стороны народной Русской жизни, быть семейный и быть общинный, оба ярко выдаются и въ самой визиности нашихъ древнихъ городовъ и селъ и всего хозяйства. Небольшой нашего вообще ролейнаго съ широкимъ дворомъ, окруженный со всъхъ сторонъ заборомъ или частоколомъ, есть, если можно такъ сказать, пластическое выражение семейной обособленности Русскаго человъка. Въ нашей сельской жизни слова: семейство и дворъ, принимаютъ почти одинакое синонимическое значеніе, напротивъ, на западъ огромные дома — казармы точно, цълые маленькіе городки, гдъ вмъсто улицъ стницы и корридоры. Въ особенности поражаетъ это въ сельской жизни Италіи, гдв иногда цвлая деревня состоить изъ одного или двухъ каменныхъ домовъ, фермъ или остерій.

Общественное же начало олицетворяется въ нашихъ большихъ селахъ и городахъ древнимъ въчемъ—широкой красной площадью, гдъ собирается мірская община села (древнее въче) подъ сънью золотаго креста, ея святаго первообраза—общины духовной—церкви или собора.

Не менъе наглядно выражается это начало и въ отсутствіи личнаго поземельнаго владънія нашихъ крестьянъ. Каждый изъ нихъ получаетъ въ каждомъ полъ всей деревенской запашки свою полосу: вы видите вездъ владънія деревни, общее ея стадо, общія пастбища, общее поле яроваго или озимаго хлъба всего села, и не въ состояніи будете опредълить въ немъ личное владъніе Петра или Ивана. Въ Германскомъ быту, напротивъ, напримъръ въ Остзейскихъ провинціяхъ, личная

собственность разбиваеть деревенскую жизнь на разъединенныя фермы, окруженныя всей принадлежащей къ нимъ землей, такъ что около каждой мызы вы увидите и свои отдёльныя пастбища, свое отдёльное яровое и озимое поле.

Въ семейномъ быту, хозяинъ-отецъ полный властелинъ надъ своимъ домомъ и семьей. Вездѣ проглядываетъ личность, вездѣ принимаются въ разсчетъ физическія и нравственныя способности его домочадцевъ, какъ въ раздѣлѣ работъ, такъ и награжденій. Но какъ только хозяинъ переступилъ порогъ своей избы, его личность исчезаетъ съ его властію, онъ становится членомъ общины, тягломъ, на-равнѣ со взрослыми своими сыновьями и племянниками, и на-равнѣ съ ними дѣлитъ всѣ выгоды и тягости общественнаго дѣла. Ни поведеніе, ни умъ, ни лѣта, ни богатство, не могутъ дать малѣйшаго преимущества одному члену общины передъ другимъ, и лицо теряется въ общинѣ, какъ отдѣльняя полоса каждаго крестьянина въ общемъ мірскомъ полѣ.

Въ религіозной космогоніи древнихъ Славянъ годъ разділялся на двъ равныя половины: плодотворной растительности и безплоднаго отдыха природы, соотвътствующія отвлеченнымъ понятіямъ льта и зимы, жара и холода, свъта и мрака, добра и зла, жизни и смерти: «Кто два супостата борются? — Смерть и животъ». Въ миоическихъ представленіяхъ западныхъ Славянъ выразилось это дуалистическое понятіе въ представленіяхъ богинь Живы и Моры или Морены, раздълившихъ между собою какъ годъ человъческой жизни (\*), такъ и годовой циклъ земной растительности. Хотя у насъ на Руси не сохранилось яснаго преданія объ этихъ богиняхъ земнаго плодородія, однако же во всъхъ нашихъ обрядахъ и празднествахъ проглядываетъ ихъ вліяніе, и самые звуки ихъ

<sup>(\*)</sup> Въ Крайедворской рукописи встрычается эпическое выражение "Z Wesy ры могапи", означающее продолжение человыческой жизни оты рождения сего до смерти.

1-

. Г.Р.

e.

Ъ

Ь,

RI

ď

ď

a-

И

Ъ

И

6-

И

I-

ì,

Ъ

Ъ

Ъ

именъ не чужды нашему языку. Царство Живы (\*) начинается съ первыми днями Марта мъсяца, когда съ крышъ домовъ начинаютъ кликать весну и радостно приступаютъ къ торжественнымъ проводамъ чучела Моры или Морены, которое съ пъснями и плясками бросають въ воду или сожигають посреди села. По словамъ Прокоши (Chron. Slav-Sarmat, стр. 113), главный праздникъ кумира Живы отправлялся 1-го Мая; въ Польшь этотъ же день посвящается богинь Мав. Въ Германіи и Франціи 1-го Мая пляшуть вокругъ Майскаго дерева, украшеннаго цвътами и лентами, и всъ дома убираются вербами и цвътами, какъ у насъ въ Троицынъ день. Ночь 1-го мая въ Германіи носить имя Walpurgis-Nacht, это праздникъ злыхъ духовъ и въдьмъ, собирающихся на Блоксбергъ, на бъсовскія увеселенія, что совершенно схоже сь нашими преданіями объ Ивановской ночи; впрочемъ, и въ Германіи эти два праздника: 1-го Мая и 24-го Іюня, по своему значенію, совершенно между собою тождественны. У насъ въ Россіи не было особеннаго праздника 1-го Мая, но съ той поры, какъ ръки, послъ разлитія, войдугь въ свои берега, рощи зазеленъють, и звъри, обитающие въ нихъ, начнуть плодиться, тогда подходить праздникь Русалокь, Льсняновъ, Лъщихъ, и вообще всъхъ духовъ плодородія и земной растительности, наступаеть Русальная недёля, Семикь, этоть таинственный праздникъ цвътовъ и любви, и наконецъ великій день Купалы, сосредоточивающій въ себъ всь обряды, игры и пъсни цълаго летняго полугодія. (попры ва ва ва пробрам на пробр

По понятіямъ Славянина, высшая степень развитія—красота, и конечная цёль растенія есть цвѣтъ. Почему съ разцвѣтаніемъ полей и деревьевъ, оканчивалось для него иблагодатное царство Живы. Плодъ, относительно самаго растенія, есть уже признакъ увяданія, и только отдѣльно взятый отъ растенія, самъ по себѣ, получаетъ благое значеніе зародыша новой жизни. Такимъ образомъ, плодъ принадле-

<sup>(\*)</sup> Жива называется также и Весной. У Хорватовъ Сейвина или Съва, въ Польшь Мая.

житъ уже царствованію Моры, которая по этому и получаєть, относительно частной пользы человѣка, доброе значеніе богини осеннихъ плодовъ, или, лучше сказать, собирательницы тѣхъ благъ и богатствъ земли, которыхъ зародышъ и развитіе принадлежатъ попеченію богини лѣта. Вотъ почему человѣкъ не питалъ никакой особенной благодарности къ Моренѣ, и наши осенніе праздники (\*) жатвы и собиранія плодовъ не представляютъ особаго характера радости и наслажденія торжествъ лѣтняго полугодія, но носятъ скорѣе, въ предусмотрительномъ, заботливомъ заготовлёніи зимнихъ припасовъ, признакъ мрачнаго ожиданія черныхъ тяжелыхъ дней.

Дни солнцестоянія имѣли у всѣхъ древнихъ народовъ, поклоняющихся солнцу, высоко-религіозное значеніе; почему поклоненіе и жертвоприношеніе огню, какъ символу свѣта, сдѣлалось характеристической чертой праздниковъ Купалы и Коляды, которые, по внутреннимъ ихъ свойствамъ и значеніямъ, совершенно между собою тождественны (\*\*), съ тою только разницею, что лѣтній день Купалы болѣе природный и общественный праздникъ наслажденія настоящими благами земли, тогда какъ Коляда — домашній, семейный праздникъ отдыха, ворожбы и мольбы о будущемъ.

На Купало, какъ и на всѣ лѣтніе праздники вообще, сбирается народъ подъ открытымъ небомъ, на горѣ или въ урочищѣ, почему и праздникъ этотъ носитъ названіе Стадъ или Тюлпъ (въ Сибири), оттого что на эти веселыя игрища стекаются стадами и толпами со всѣхъ сторонъ.

<sup>(\*)</sup> Правда, что главныя наши осепнія празднества Авсеня или Таусеня перешли, вмъсть съ новымъ годомъ, на Январь мъсяцъ, точно также какъ, подъ вліяніемъ христіанства, языческіе праздники солнцестоянія (поворотникъ — солоноповоротъ) подвинулись — лътній на день Іоанна Крестителя, а зимній на канунъ Рождества Христова. Такимъ образомъ, Авсень, Новый годъ и Поворотникъ слились въ одинъ двухнедъльный безпрерывный праздникъ Святокъ или Колядъ, начинавшійся 24 Декабря и продолжавшійся до самаго Крещенія.

<sup>(\*\*)</sup> Даже ихъ имена иногда у различныхъ племенъ смъшпваются. Такъ въ Далмаціи Купало носить имя Коляды, а въ другихъ мъстахъ Святки зовутъ Субботками, названіемъ Купальпаго дня въ Польшъ и Силезіи.

Самое имя Купала върнъе всего производится отъ Санскритскаго сир—блистать, откуда купавый— бълый—кипъть и купать. Связь огня съ водою доказывается и въ Германскихъ языкахъ: welle—волна отъ vellen, пылать, и prunno (колодецъ) отъ prunnam—горъть. И такъ, Купало, по этой этимологіи, есть праздникъ огня (свъта) и воды.

a-

a-

0-

a.

0-

H

a-

0-

0-

0-

Ŋ

a,

И

i-

Ю

Д~

И

Й

1-

Ъ

Ъ

a

0-

Я.

Въ день Аграфены Купальницы, народъ имѣетъ обыкновен'е ходить въ баню, какъ-будто на прощаніе съ послѣднимъ удовольствіемъ зимняго времени, послѣ чего на зарѣ Иванова дня всѣ спѣшатъ умываться утренней росою и купаться въ рѣкахъ, и съ этого числа начинаютъ въ Россіи купаться.

Въ Ивановскую ночь повсюду зажигаются костры, чрезъ которые прыгаетъ народъ и прогоняется скотина, для очищенія отъ недуговъ, порчи и вліянія злыхъ духовъ. Въ эти костры бросають цвъты и благоуханныя травы, какъ жертвоприношенія божественной стихіи свъта, но иногда сожигають въ нихъ также и всякую домашнюю рухлядь: лапти, онучи и старую деревянную посуду, въ знакъ истребленія прошлаго и возобновленія новой жизни. Отсюда и обычай старухъ-матерей сожигать въ Купальномъ огнъ сорочки больныхъ дътей, чтобы возвратить имъ здоровье. Въ Сербской пъснъ, Будинская королева сожигаетъ въ живомъ огнъ ватражива рубашку, превращавшую сына ея въ чудовище. Люнебургскіе Славяне приносили въ жертву живому огню бълаго пътуха (символъ солнца и свъта), и тотъ же обычай существоваль у Ижорской Чуди, близь Петербурга. Въроятно, что во времена язычества приносились и у насъ живыя жертвы Купальному огню, какъ видимъ это изъ нашей древней пъсни:

За рѣкою, за быстрою,
Лѣса стоятъ дремучіе,
Во тѣхъ лѣсахъ огни горятъ,
Огни горятъ великіе.
Вокругъ огней скамьи стоятъ,
Скамьи стоятъ дубовыя,
На тѣхъ скамьяхъ добры молодцы,
Добры молодцы, красны дѣвицы

Ноють пьсни Колюдушки (Купалушкь) (\*). Въ срединь ихъ старикь сидить, Онь точить свой булатный ножь, Котель кипить горючій, Возль котла козель стоить; Хотять козла заръзати. Ты, братець, Иванушка, Ты выди, ты выпрыгни! Я радь бы выпрыгнуль, Торючь камень Къ котлу тянеть, Желты пески Сердце высосали.

Ивановскіе костры собственно не что иное, какъ царь или князь-огонь, или живой огонь (у Нѣмцевъ Nothfeuer), добываемый посредствомъ тренія двухъ кусковъ дерева. Его почитають донынѣ между нашими поселянами за лучшее средство для прекращенія моровыхъ болѣзней и скотскаго падежа. Рѣшивши на мірской сходкѣ употребить это суевѣрное средство, всѣ жители села, въ одно время, тушатъ у себя всякаго рода огни, въ печахъ и даже предъ святыми иконами, и, собравшись потомъ на высокомъ мѣстѣ внѣ села, начинаютъ добывать новый, живой огонь, зажигаютъ имъ большой костеръ, черезъ который прогоняютъ весь скотъ, а потомъ и разно сятъ этотъ огонь по всѣмъ избамъ, затапливаютъ имъ печи и зажигаютъ лучины, свѣчи и лампады.

Самое добываніе живаго огня, какъ и зажиганіе Ивановскихъ костровъ, поручается обыкновенно старикамъ, которые, какъ видно изъ этого обряда, чисто общиннаго быта, и изъ вышеупомянутой пъсни, исполняли должность жреца въ общественномъ богослуженіи языческой Россіи. Старцы

<sup>(1)</sup> Что эта пъснь не принадлежитъ къ Колядскимъ, напротивъ—къ торжествамъ Ивановской ночи, на это прямо указываетъ название козла Иванушки, почему и считаемъ себя въ правъзамънить слово Колюдушки словомъ Купалушки.

и бояре рѣшаютъ, по словамъ Нестора, бросить жребій на отрока и дѣвицу, для принесенія ихъ въ жертву Кіевскимъ кумирамъ, сооруженнымъ Владиміромъ, и съ старцами же и боярами совѣщается, позднѣе, Великій князь о выборѣ новой вѣры (\*).

Крайне замѣчателенъ еще въ этомъ отношеніи Воронежскій обычай, въ праздникъ Ярылы, выбирать мірскою сходкою старика, которому поручалась роль древняго языческаго божества, или его главнаго священнослужителя, низпавшаго, во времена христіанства, на степень комическаго лица, въ шутовское платье наряженнаго старика, котораго еще въ прошломъ столѣтіи водили, съ торжествомъ, по всему городу. Надъ нимъ трунила и нотѣшалась молодежь; но замѣчательно, что притомъ, однако же, вокругъ него водились хороводы, и что каждая дѣвка, вступающая въ этотъ хороводь, кланялась въ поясъ старику Ярылѣ.

ЛИ

ie-

ТЪ

пи 96-

СЪ

да

B-

0-

ъ,

ТЪ

B.

0-

га, ца **цы** 

кe-

Ba-

МЪ

На праздничныя сборища Ивановой ночи, парни, бабы и дувки украшаются поясами и вънками изъ полевыхъ цвътовъ и душистыхъ травъ. Въ эту же ночь ходятъ собирать разныя лекарственныя и волшебныя травы, и върятъ, что ровно въ полночь разцвътетъ папоротникъ,—поэтитескяя аллегорія, выражающая высшую точку развитія земной растительности. Въ Малороссіи плетутъ въ этотъ день вънки изъ нолевыхъ цвътовъ, какъ у насъ на Семикъ, и плящутъ вокругъ дерева Марены или Купала, какъ въ Германіи вокругъ Майскаго дерева. Подъ это дерево приносится обыкновенно и соломенное чучело Марены, Мары или Купала, украшенное вънками, которое потомъ, подобно похоро-

<sup>(\*)</sup> Древнее общинное жертвоприношеніе сохранилось еще въ замъчательномъ обычать Вологодской губерніи: 20 Іюля изъ всего рогатаго скота цълой волости выбирается міромъ самый лучшій быкъ, его закалываютъ, варятъ, и мясо раздаютъ за деньги. Не быть на праздникъи не купить этого мяса считается мъстными жителями за великій гръхъ. Остающіяся, за уплатою, деньги жертвуются въ церковь. Журн. Мин. Народн. Просвъщ., Окт. 1851 года.

намъ зимней Морены у Западныхъ Славянъ, сожигается въ Ивановскомъ огиъ, или бросается въ воду съ пъснію:

> Купало на Ивана, Та купався Иванъ Та въ воду упавъ;

или:

Ходыли дивочки коло Мареночки Коло мою вудыло Купала Гратыми сонечко на Ивана, Накупався Иванъ, та въ воду впавъ. Купало пидъ Ивана.

Наконецъ, въ Ивановскую ночь широко разгуливается нечистая сила по всей земль, и портитъ молодцовъ и красныхъ дъвицъ, мучитъ лошадей и скотину; почему боятся выпускать ее въ этотъ день на пастбища, и передъ хлъвами и конюшнями развышваютъ то купальническіе выки изъ чародыйныхъ травъ, то мертвыхъ сорокъ, которыхъ пуще всего боятся въдьмы; послъднія въ эту же ночь собираются на Лысой горъ, близъ Кіева, пировать и веселиться. Это повърье относится также и къ празднику Коляды, гдъ мы подробнъе разсмотримъ его значеніе.

Вообще день Купала не только всенародный, публичный праздникъ наслажденія, гдѣ семья теряется въ общинѣ, но и всемірное торжество стихій и небесныхъ свѣтилъ (\*), гдѣ человѣкъ, сливаясь съ природой, крѣпнетъ ея могучей силой и перерождается въ ея таинственной плодотворной жизни.

Совершенно другое значеніе имъетъ Коляда. Въ этотъ зимній праздникъ живой огонь Ивановскихъ костровъ становится частнымъ достояніемъ домашняго очага. Каждый домъ, каждая изба имъетъ свой особенный огонь, которому хозяннъ и его семья поклоняются и приносятъ жертвы. Этотъ

<sup>(\*)</sup> Есть повърье, что, при своемъ восходъ, въ этотъ день солиде играетъ, и обычай караулить эту игру солица.

обычай, исчезнувшій отчасти у насъ на Руси, сохранился въ первобытной его чистоть у вськъ южныхъ Славянъ. Наканунь Рождества Христова привозится съ большимъ торжествомъ въ каждый домъ большой дубовый чурбанъ, украшен ный вынками и дентами и называемый баднякомъ, отчего и самый праздникъ получилъ имя Баднаго вечера. Бадняка кладутъ на очагъ, льютъ на него масло и пиво, бросаютъ въ печь соли, муки и иногда даже мелкія монеты. Когда баднякъ загорится, зажигаютъ отъ него свычи и лампады предъ образами, что вполны напоминаетъ обычай живаго огня (\*), и главаръ семьи, прочитавши молитву, беретъ кубокъ вина, отвыдываетъ и передаетъ его старшему изъ прочихъ членовъ семьи, тотъ другому, пока кубокъ не обойдетъ всыхъ присутствующихъ.

Для исполненія всёхъ обрядовъ, связанныхъ съ баднякомъ, необходимо лицо полажайника, т. е. человѣка, непринадлежащаго къ семьѣ и изображащаго здѣсь высокое понятіе гостя, по дѣйствіямъ котораго хозяинъ заключаетъ о счастіи предстоящаго года. Входя въ горницу, полажайникъ кланяется хозяевамъ и осыпаетъ избу зерновымъ хлѣбомъ въ предзнаменованіе хорошаго урожая; потомъ, схвативъ кочергу, бъетъ ею по догорающему бадняку, чтобъ отъ него летѣли искры, приговаривая при каждомъ ударѣ: «Оволико говеда, оволико коня, оволико коза, оволико овца, оволико кармака, оволико кошница, оволико сретья и напредки», т. е., столько же (сколько летитъ искръ) скота, столько же лошадей, козъ, овецъ, кабановъ, ульевъ, счастія и успѣха. Этотъ обрядъ, по видимому, замѣняетъ въ зимнемъ праздникѣ очищеніе людей и скотины перепрыгиваніемъ черезъ оговь.

Поразительно сходство этого причитанія съ нашей древней пъснію, помъщенной въ собраніи П. В. Киръевскаго,

<sup>(\*)</sup> У насъ на Руси сохранился обычай: передъ Семеновымъ днемъ, которымъ начинался вдревле новый годъ, тушить всъ огни въ домъ, а утромъ призывать знахарей на зажжение новаго огня, что совершается ими съ таинственными обрядами и заговорами.

подъ именемъ Пъсни Богоносцевъ, но носящей на себъ чистый характеръ Колядской и относящейся, въроятно, по преимуществу къ поздравленіямъ домохозяевъ съ праздникомъ Рождества Христова: пошл

Попаси же ему (хозяину), Господь Богь, Хлоръ, Лаверъ, лошадокъ Уласій коровокъ, Настасей овещекъ. Василей свинокъ, Мамонтій козокъ, Терентій курокъ, Зосимъ Соловецкій пцолокъ Стами раями, Густыми медами, Великими годазами! Лай же, Тосполь Богь, Сяму дому на стояньня, Хозяину на здоровья, Съ жаной и съ дъткамъ, Со всемъ домомъ благодатнымъ

у Карпато-Россовъ злое божество скотскаго падежа, котораго умилостивляють пиршествомъ въ день Коляды, но сить имя Карачуна (\*).

Въ этомъ обрядъ встръчается также торжественное шествіе божества, представляемаго здъсь высокимъ бълымъ клъбомъ, окруженнымъ маленькими хлъбцами, который также, какъ и самый праздникъ, носитъ имя Карачуна. Этотъ обычай невольно напоминаетъ намъ замъчательный Малороссійскій обрядъ на щедрый вечеръ 31 Декабря, когда хозячинъ дома, усъвшись за ужинъ, прячется отъ дътей своихъ за грудою варениковъ и пироговъ, наставленныхъ на столъ,

<sup>(\*)</sup> Когда-то и у насъ Рождественскій пость носиль имя Корочунскаго, и въ нашихъ сказкахъ сохранилась память о Корочуновъ камвъ. Припомнимъ еще здъсь о нашемъ свадебномъ караваъ, напоминающемъ, какъ формою такъ и созвучіемъ именъ, карачунъ—хлъбъ

и спрашиваеть ихъ: «Хибажъ вы мене не бачите?» и на отвъть: «не бачимо тату», — «дай же Боже, щобы и на той рокъ не побачили». Совершенно одинакій обрядъ совершался у западныхъ Славянъ на островъ Рюгенъ. Въ осенній жатвенный праздникъ Свътовита, жрецъ становился также за высокимъ пирогомъ и спрашивалъ у народа: видитъ ли онъ его? и послъ отрицательнаго отвъта, изъявлялъ тоже желаніе, чтобы и на будущій годъ его не видать было за высокимъ пирогомъ.

Какъ при входѣ полажайника, такъ и при внесеніи Карачуна, осыпають избу зерновымъ хлѣбомъ. Этотъ обычай сохранился и во многихъ мѣстахъ Россіи и Малороссіи, гдѣ на Новый годъ мальчики, съ мѣшками пшенлцы или ячменя, ходять по избамъ и при входѣ въ хату кланяются хозяину и осыпають полъ зернами, съ приговоркою: «На счастье, на здоровье, на новое лито; роди, Боже, житу пшеницю и всякую пашницю»; или:

Ходить Илья
На Василья,
Носить пугу
Житяную.
Де замажне
Жито росте,
Житу пшеницю,
Всяку пашницю.
У поль ядро,
А въ домь добро.

Еще относится къ посыпальнымъ праздникамъ и обрядъ варенія каши наканунѣ Васильева дня. Старшая женщина въ семьѣ приноситъ крупу изъ амбара, а старшій мужчина—воду съ колодца. Семья садится за столъ, хозяйка размѣшиваетъ кашу, съ обрядными приговорами, и съ поклономъ становитъ ее въ печь. По этой кашѣ, по ея вкусу, цвѣту и наружному виду судятъ о будущемъ урожаѣ.

ю

Всв эти обряды ясно намекають на освящение новаго хльба и, сльдовательно, на праздникъ осенній, что нодтверждается не только обливаніемъ бадкяка нивомъ, которое, какъ извъстно, варится осенью и съ особенными играми и пъснями — «ой на горь мы пиво варили», но и пашими Русскими виноградыеми, т. е. Колядскими пъснями, съ припъвомъ, ясно относящимся къ южному разведенію винограда: «виноградье красно зеленое мое».

Съ этимъ освященіемъ новыхъ плодовъ всегда связывается и гаданіе о будущемъ. Вообще челов'якъ въ зимній праздникъ Коляды носить въ себъ какое то недовольствие настоящимъ и радостное ожидание будущаго; въ самомъ колдовствъ этихъ дней скрывается какое-то природное безсиліе: человъкъ ворожить и гадаеть по частнымъ примътамъ ежедневной домашней жизни, когда, напротивъ, колдовство Ивановской ночи посить въ себъ характеръ таинственной жизненной силы могучаго чародъйства. Въ Польшъ и России древніе обряды Колядскихъ празднествъ почти единственно ограничиваются поздравленіями съ наступающими праздниками, какъ радостными предзнаменователями скораго конца суровой зимы. Молодежь ходить шумными толпами по улицамъ селенія славить и поздравлять зажиточныхъ хозяевъ и ихъ семейства подъ окнами ихъ домовъ, за что веселая гурьба получаеть отъ нихъ денежные подарки и даже призывается въ избу на угощение

> Ой, Овсень, Овсень! Ты ходиль, ты гуляль По святымь вечерамь. По златымь теремамь,

> Ой, Овсень, Овсень! Ты леталь, ты поржаль Къ Филимону на дворъ Ко Ирокофьевичу.

Ой, Овсень, Овсень! Ты сыскаль, угадаль На широкомъ дворъ Полны ведра вина.

Ой, Овсень, Овсень! У хозяина дворъ, Осушенъ, омощенъ, Чисто выметенъ.

Ой, Овсень, Овсень! Среди Москвы Ворота пестры, Вереи красны.

Ой Овсень, Овсень! На дворѣ у Филимона Три терема стоятъ, Высокіе теремочки

Ой Овсень, Овсень! Первый теремъ—свътель мъсяць, Второй теремъ—красно солнце, Третій теремъ—часты звъзды.

Ой, Овсень, Овсень! Красно солнце—хозяинъ самъ, Свътелъ мъсяцъ—хозяющка (жена его), Часты звъзды—ихъ дътушки.

Ой, Овсень, Овсень! Прикажите, не держите, Собаками не травите. Дайте подачку!

Если хозяинъ замедлить отворить окно и подать требуемую награду иввиамъ, они продолжаютъ:

Наша подачка Въ дверь не лезетъ, Въ окошки не идетъ, Самъ сударь не шлетъ. Подайте додачку! Кишки, желудки, Свиныя шутки (\*), Въ печи сидъли На насъ глядъли.

Другая пъсня, съ припъвомъ по слъ каждаго стиха: «виноградье красно зеленое», поется слъдующимъ образомъ:

Прикажитко ты, хозяинъ, ко двору придти, Прикажитко ты, хозяинъ, коляду просказать. Ахъ, мы ходимъ, ходимъ по Кремлю-городу, Ужъ ищемъ мы, ищемъ господинова двора: Господиновъ дворъ на семи верстахъ, На семи верстахъ, на осьмидесяти столбахъ.

А среди того двора, что три терема стоятъ, Что три терема стоятъ золотоверховаты. Что въ первомъ терему красно солнце, Красно солнце, то хозяинъ въ дому, Что въ другомъ терему свътелъ мъсяцъ, Свътелъ мъсяцъ, то хозяйка въ дому, Что во третьемъ терему часты звъзды, Часты звъзды, то малы дътушки. Хозяинъ въ дому, канъ Адамъ на раю; Хозяйка въ дому, канъ Адамъ на меду, Малы дътушки, какъ олябышки. (Малы дътушки, какъ оръхи въ меду.) Виноградъе красно зеленое!

<sup>(\*)</sup> Свиньи откармливаются осенью, и ихъ мясо составляеть главное угощеніе пировъ Васильевскихъ святокъ. У людей зажиточныхъ цълую недълю, отъ Рождества до Новаго года, стоитъ на столъ свиная голова; въ простомъ народъ приготовляють въ это время свиныя ножки и колбасы, начиненныя кишки и желудки, и эти яства составляютъ главную награду славильщиковъ, ходящихъ подъ окнами домовъ справлять Коляду или Авсеня. Вотъ почему и Св. Василій, память котораго наша церковь празднустъ 1-го Января, прослылъ въ народъ покровителемъ свиней.

## Въ Малороссіи поють:

Щидрый вечиръ, Добрый вечиръ, Чи есть въ дому Панъ-государь и пр. и пр.

Но самая превосходная изъ всёхъ нашихъ святочныхъ пѣсенъ, безъ сомнѣнія—пѣснь славы: въ ней уже не одно поздравленіе хозяевъ съ праздникомъ, но и торжественное воспѣніе и прославленіе всей плодотворной природы, стихіп свѣта и стихіи влаги, и въ особенности хлѣба, какъ основнаго богатства народа земледѣльческаго: все добро въ хлѣбѣ, товаръ изъ земли ростетъ,—говорятъ пословицы:

Слава Богу на небъ,

Слава!

Государю (\*) нашему на сей землы! Слава!

Чтобы нашему государю не старыться,

Его цвытному платью не изнашиваться, Слава!

Его добрымъ конямъ не изъвзживаться,

Его върнымъ слугамъ не измъниваться. Слава!

Чтобы правда была на Руси

Слава

Краше солнца свътла;

Славаі

<sup>(\*)</sup> Въ этой, какъ и въ предыдущей Малороссійской пъснъ, слово государь принимается въ значеніи домохозянна и главы семейства; отецъ—государь въ своемъ семействь: государь ты мой, батюшка, государыня ты моя, матушка,—говорится въ народныхъ пъсняхъ.

Чтобы царева золота казна

Слава!

Была въкъ полнымъ полна;

Слава!

Чтобы большимъ-то ръкамъ

Слава!

Слава неслась до моря,

Слава!

Малымъ ръчкамъ до мельницы.

Слава!

А эту песню мы хлебу поемъ,

Слава!

Хльбу поемъ, хльбу честь воздаемъ.

Слава!

Старымъ людямъ на потвшеніе,

Слава!

Добрымъ людямъ на услышаніе.

Во всёхъ этихъ песняхъ проглядываетъ высокое значеніе домохозяина, его семьи и его святаго гостепріимства, и вездъ являются личныя отношенія гостей къ хозяину. Остатки языческого кумирослуженія, сохранившіеся въ соломенныхъ чучелахъ Купала и Мареночки лътнихъ праздниковъ, отозвались въ зимнихъ колядахъ на югѣ въ обрядахъ Бадняка и Карачуна, а у насъ въ Россія въ обычав подмосковныхъ селеній возить въ саняхъ коляду — дѣвицу, одътую, сверхъ платья, въ бълую рубашку. Въ самой Москвъ, въ навечеріи Рождества Христова, кликали многіе люди Коляду и Усень, сказано въ грамот 1649 года. Народъ говорить, что въ этотъ день солнце надъваетъ свой праздничный сарафанъ и кокошникъ, что напоминаетъ и повърье, будто въ день Ивана Купала солнце играетъ.

Съ конца Рождества начинается разгульное веселіе Въдьмъ, и всъхъ вообще злыхъ и нечистыхъ духовъ; особенно же

забавляется въ эти дни Домовой пуганіемъ честныхъ людей, откуда и произошель, быть можеть, обычай святочныхъ наряжаній, состоящихъ большею частію въ вывороченныхъ шубахъ и тулупахъ, что явно намекаетъ на Домоваго, который и самъ весь покрыть шерстью, и любить вообще шерсть. Вотъ почему, для охраненія повзда молодыхъ отъ злыхъ духовъ, выворачиваютъ шубы и овчины, и мать невъсты встръчаетъ новобрачныхъ также въ вывороченномъ тулупъ; по этой же причинъ держатъ часто козла въ конюшнъ, или въшають медвъжью шкуру въ стойло, также какъ медвъжьею шерстью обкуривають углы дома, чтобы задобрить Домоваго. Домовой, какъ показываетъ отчасти (\*) самое происхождение его имени, -- духъ, хранитель дома или избы, -считается въ народъ настоящимъ ея хозяиномъ и господиномъ. При развитіи семейнаго начала, этотъ таинственный хозяинъ избы, принявшій въ нашихъ преданіяхъ значеніе главы и хранителя семьи, олицетвориль собою отвлеченное понятіе отца, почему и получилъ прозваніе Дъдушки. По народнымъ повърьямъ, Дъдушка Домовой связанъ кровными узами съ семьею, подлежащею его покровительству, что ясно вытекаетъ изъ ненависти его ко всякому чужому человъку, котораго старается всякими средствами выжить изъ своего жилища. Тъмъ не менъе родство Домоваго съ его семьей остается всегда таинственнымъ и неопределеннымъ, и никогда нашъ крестьянинъ, называя его своимъ Дъдушкой, не подумаетъ отождествить его въ самомъ дълъ съ лидомъ покойнаго своего деда или прадеда, Петра или Ивана. Вотъ почему, какъ каждое особенное жилище, по народному межнію, имъеть и особаго Домоваго, - при раздъленіи семьи на двъ избы, появляются съ двумя новыми хозяевами и двое

Д-

б-

1\$

y,

0-

0-4-T0

Rθ

<sup>(\*)</sup> Вспомнимъ, однако же, при этомъ, что мъстныя выраженія: идти домой, въ смыслъ смерти, и домъ, домовище, домовина, въ смыслъ гроба (позднъй и кладбища), могутъ придать самому названію Домоваго Дъдушки значеніе загробнаго покойнаго дъдушки.

различныхъ Домовыхъ, между собою уже враждебныхъ, по самому существу Домоваго, для котораго всякій другой—чужой Домовой, чужой хозяинъ, уже врагъ и непріятель, откуда и произошло позднѣйшее понятіе о чужомъ, лихомъ (зломъ) Домовомъ Дъдушкѣ (\*).

Въ нашихъ деревняхъ, гдъ сохранился древній семейный быть во всей его первоначальной чистоть, - сколько дворовь, столько считають и отдельных семействь, - имя или случайное прозвище хозяина двора переходить въ общее прозвище всего его семейства; почему съ новыми поколъніями мѣняются постепенно и эти общія названія, и при раздробленіи семейства на два или три хозяйства, получаеть обыкновенно каждый дворъ новое особое прозвище отъ своего новаго домохозяина, которое, мало по малу, вытъсняеть прежнее, болъе общее (фамильное) названіе; неръдко встръчается у крестьянъ въ одномъ и томъ же семействъ (дворъ) два и три различныя прозвища, относящіяся, віроятно, къ разнымъ его покольніямъ, еще живущимъ отчасти въ памяти ихъ современниковъ. Тоже самое, по видимому, было прежде и въ дворянскихъ родахъ, гдъ множество разныхъ фамилій происходятъ оть одного и того же рода, и следовательно фамилія—не столько общеродовое имя, какъ случайно удержанное черезъ нъсколько поколъній семейное прозвище. Чужеземное слово фамилія и великое значеніе на Руси отчества прямо указывають намь, что для Русскаго человька семья составляется единственно изъ отца съ дътьми и внучатами; замужняя дочь-отръзанный ломоть, какъ гласить поговорка, также и двоюродные и троюродные (двоеродные, троеродные) родственники уже не члены семьи, въ ея тъсномъ бытовомъ

<sup>(\*)</sup> Подобная потребность, имъть для каждаго дома особеннаго патрона, сохранилась и донынь въ Сербіи, гдъ каждый домъ принадлежить покровительству своего святаго, котораго образъ зарывается въ фундаменть дома, и котораго праздникъ Свечаръ представляетъ собой какъ-будто именины самаго дома и всъхъ въ немъ живущихъ, тъмъ болье, что въ Сербіи человъкъ, при рожденів, не получаетъ собственнаго имени, въ христіанскомъ смысль этого слова, но просто только прозвище.

смысль. Понятіе семьи тьсно сходится у насъ съ понятіемъ двора или дома, и понятіе отца съ понятіемъ хозяина: пьтъ двора безъ хозяина, какъ ньтъ хозяина безъ семьи; вотъ почему и мифическій домохозяинъ, Домовой, поставленъ народными повъріями какъ-то между семьей и домомъ, почему иногда и привязанность къ жилищу превышаетъ въ немъ привязанность къ семьъ. Давно необитаемые, развалившіеся дома, мельницы и амбары неръдко сохраняютъ своихъ Домовыхъ, пугающихъ прохожихъ.

Когда семья перебирается въ новый домъ, необходимо задобрить, различными таинственными обрядами, Домоваго Дъдушку, чтобы переманить его съ стараго кута въ новое жилье, гдъ встръчаютъ его съ хлъбомъ и солью, но гдъ, большею частію, онъ долго еще тоскуетъ по старой избъ, изъявляя эту тоску шумомъ и трескотнею, чему естественная причина сырой лъсъ новаго строенія.

Здёсь необходимо замётить, что въ самомъ зловредномъ значеніи Домоваго слёдуеть намъ еще отличить между собою капризы и шутки своего отъ постоянныхъ преследованій чужаго.

Своему Дъдушкъ иногда не приглянется вещь въ дому, или не понравится новое мъсто, новое жилье, и овъ начнетъ стучать, пугать и дълать всякаго рода безпорядки въ домъ, не причиняя притомъ никакого особеннаго вреда своимъ домочадцамъ, если даже онъ ими лично оскорбленъ или недоволенъ; случается ему сердиться и безъ всякой явной причины, въ особенности когда, съ приближеніемъ весны, находитъ на него хандра, доходящая неръдко до совершеннаго безумія. Но какъ веселость, такъ сердце и хандра, выражаются у него одинаково, лишь стукомъ и трескомъ въ избъ, надоъдающимъ, но ни чъмъ не вредящимъ ея жильцамъ. Совсъмъ иначе проявляется недоброжелательность чужаго, лихаго Домоваго. Поселится ли новая семья въ старый домъ, гдъ царствуетъ Домовой прежнихъ хозяевъ, или забъется въ избу Лихой, насланный издалека недоброжелательнымъ

колдуномъ, онъ начинаетъ пугать и давить людей вовремя сна; въ домѣ онъ все портитъ и ломаетъ, и въ особенности нападаетъ на лошадей и скотину, которыхъ мучаетъ по ночамъ, такъ что вездѣ отъ него хозяину неудача, порча и убытокъ. Тутъ уже недостаточны обряды, задобривающіе своего разгнѣваннаго Дѣдушку, но нужно прибѣгать къ помощи знахаря, чтобы изгнать насильственно со двора непрошенаго гостя.

Владычество Домоваго не простирается далъе границъ самаго дома и двора его; по этому углы, какъ самыя крайнія конечности дома, подлежать особенному его покровительству. Въ вышеупомянутомъ обрядъ, при переходъ въ новую избу, старая хозяйка обращается къ заднему углу съ приглашеніемъ: «Милости просимъ, Дъдушка, къ намъ въ новое жилье!» углу, на почетномъ въ переднемъ Появленіе Ломоваго хозяина, означаеть его скорую смерть, также и трескъ въ красномъ углу-трещить на покойника. Подъ этоть уголь, нередъ стройкой избы, хозяинь зарываеть ночью, втайнъ, заръзаннаго пътуха, откуда, бытъ можетъ, и выраженіе: изба на курьихъ ножкахъ. Для изгнанія лихаго Домоваго, заръзывають пътуха, и выпустивъ его кровь на голикъ, обметаютъ имъ углы избы и двора. Наконецъ, если курица запоетъ пътухомъ, то измъряютъ ею всю избу отъ краснаго угла до порога и отрубаютъ у ней ту часть, которая приходится за порогомъ, какъ за конечной границей владъній Домоваго, за которой уже царствуеть нечистая сила; почему и не годится привътствовать знакомаго черезъ порогъ.

Домовой любить также жить за печкой, но несправедливо, по нашему мнѣнію, считать его живымъ олицетвореніемъ очага: очагъ—символь высшаго божества свѣта, а Домовой только хозяинъ дома; почему въ жертвоприношеніяхъ высшему божеству онъ принимаетъ характеръ посредника между людьми и богами. Какъ въ домашнемъ богослуженіи жреческая должность принадлежитъ старшему члену, главъ

семьи и хозяину дома, то не является ли здёсь Домовой таинственнымъ жредомъ своей семьи, за отсутствіемъ котораго настоящій хозяинь, какъ его земной нам'ястникь, исполняеть его должность? Такое значение Домоваго соотвътсгвуеть отчасти понятію о Въдунь и Въдьмъ, которые, положительно сказать можно, не принадлежать къ Славянскому Олимпу, и только въ гораздо позднейшее время получили свое нынъшнее, чисто миническое значение. По нашимъ лътописямъ ясно видно, что Волхвы, Въщіе и Кудесники были простые смертные, приверженцы язычества, которые, имфя нфкоторыя медицинскія и астрономическія познанія, пользовались ими, какъ наши нынтшніе знахари и знахарки, чтобы втрнъе обманывать слъпую толпу и овладъвать полнымъ довъріемъ суевърнаго народа. Покуда върилъ народъ въ благов вліяніе самихъ божествъ нашего мива, онъ почиталъ этихъ обманщиковъ за людей, близко соприкосновенныхъ съ выс-. шимъ, духовнымъ міромъ, когда же онъ пересталъ върить въ божества и сталъ, въ суевърномъ своемъ воображении, бояться ихъ, какъ злыхъ духовъ нечистой силы, кудеса (чудеса) Въщихъ и Волхвовъ перешли въ народномъ понятіи въ чародъйное колдовство, ихъ молитвы — въ заговоры, и ихъ въщая сила-въ простую ворожбу.

Донынь сльпо върять наши простолюдины въ существованіе Въдуновъ и Въдьмъ, какъ нътъ почти деревни, гдъ бы не жили знахари и знахарки; это омельченное представленіе въдомства, лишеннаго своей сверхъестественности. Знахари и знахарки—просто люди, находящіеся, по суевърному понятію народа, въ сообщеніи съ нечистой силой, но постоянно помогающіе человъку во всякой бъдъ; тогда какъ Въдуны и Въдьмы ничто иное, какъ сама воплощенная нечистая сила, почему они имъютъ предъ знахарями преимущество сверхъестественныхъ полетовъ по воздуху и превращеній (оборотовъ) въ разныя животныя и даже въ неодущевленые предметы. Словомъ, знахарство—ремесло (наука), дъйствительно существующее въ нашихъ деревняхъ, когда

одно только суевърное невъжество можетъ подозръвать человъка въ въдомствъ и чародъйствъ.

Самыя повърья о Въдунахъ и Въдьмахъ, ихъ нравы, дъйствія, аттрибуты, ихъ тъсная связь съ очагомъ, даже ихъ сборища на Лысой горъ, вокругъ чертова требища, въ великіе дни Купалы и Коляды, все это носитъ на себъ чисто человъческій характеръ аллегорическаго изображенія кумирослуженія, жречества и праздничныхъ торжествъ нашей до-христіанской старины.

Постоянное смѣшеніе въ представленіяхъ Вѣдуновъ и Вѣдъмъ, человѣческаго съ миоическимъ и естественнаго съ сверхъестественнымъ, пе дозволяетъ намъ вполнѣ отождествить это представленіе съ настоящими знахарями и знахарками, почему вѣроятнѣе предположить, что Вѣдуны и Вѣдьмы олицетворяли въ нашей миоологіи отвлеченное понятіе жрецовъ и жрицъ, какъ Домовой изображаетъ собою отвлеченную идею домохозяина и главаря семейства.

Въ общественномъ языческомъ богослужении, гдъ избраніе или порывы чувствъ вызывали старика изъ толпы на исполнение жреческихъ обязанностей, эта священная должность поручалась, въроятно, тъмъ старцамъ, которые долгой, опытной жигнію пріобрѣли общую славу людей, болѣе другихъ выдающих и знающих въ области языческихъ познаній и върованій. Эти знахари или въщіе, самимъ свяшеннодъйствіемъ осънялись, по народному представленію, высшей, сверхъестественной силой; какъ посредники между человъкомъ и божествомъ, они становились выше простыхъ смертныхъ, и, какъ жрецы и временные представители божества, могли даже иногда почитаться непосредственными воплощеніями онаго, если судить по вышеприведенному обряду Воронежскаго Ярылы и другимъ подобнымъ примърамъ, гдъ человъкъ (старикъ, дъвушка, дитя) представляетъ собою самое божество, носить его имя и является лицомъ, къ которому непосредственно обращаются пъсни (мольбы) и поклоны народа. Напротивъ, въ тъхъ обрядахъ, гдъ дерево,

чучело или чурбанъ (чуръ – банъ — панъ) служатъ символомъ божества, жрецъ или совершенно исчезаетъ, или остается, относительно божества, простымъ, совершенно постороннимъ человъкомъ

Такое понятіе жрепа, кать высшаго посредническаго лица, развило со временемъ и отвлеченное, чисто миоическое представленіе Въдуна и Въдьмы; почему оно и потеряло, во время христіанства, свое благое значеніе, сохранившееся въ знахарѣ и знахаркѣ, этихъ чисто человѣческихъ проявленіяхътой же мысли.

7\_

Ř

П

Ю

a

Ъ

Въ семейномъ богослужении понятіе въщаго жреца должно было слиться съ образомъ Домоваго Дъдушки. Женскаго же лица, соотвътствующаго значенію Домоваго, въ народной памяти не сохранилось, не смотря на важную роль хозяйки въ семейномъ быту, и многочисленныхъ обрядовъ и заботъ, подлежащихъ, по суевърнымъ обычаямъ, исключительному попеченію старшей женщины семьи или дома. Вотъ почему это затерянное лицо миенческой хозяйки слъдуетъ искать, по нашему мнънію, въ древнъйшемъ благомъ значеніи Въдьмы. Ей по преимуществу принадлежитъ эпитетъ бабы, бабушки, какъ Домовому принадлежитъ прозваніе дъдушки. Оба они имъютъ тъсную связь съ домашнимъ очагомъ и всъми его принадлежностями, и даже взаимная вражда ихъ легко объясниться можетъ постоянной враждою чужихъ Домовыхъ между, собою.

Это сличение Домоваго съ Въдьмой можно прослъдить во многихъ преданіяхъ и с учевъріяхъ нашего народа.

Домовой своихъ лошадей кормитъ и чиститъ, а чужихъ мучаетъ, вздя на нихъ по ночамъ; Въдьма же доитъ и портить иужихъ коровъ. Это прибавление слова: чужихъ, въ народномъ повърът не есть случайность, и прямо показываетъ намъ, что относительно своихъ коровъ Въдьма, напротивъ, почиталась ихъ покровительницей.

Вообще лошадь и корова, въ нашемъ домашнемъ быту, какъ-будто олицетворяютъ собою раздъленіе хозяйственныхъ занятій мужчины и женщины, почему, при переході въ новый домъ, тесть хозяина дарить ему лошадь, которую хозяинь встрічаеть у вороть и кормить изъ своихъ рукъ, теща же дарить корову, которую хозяйка встрічаеть сътіми же обрядами.

Совершенно подобное отношеніе имѣетъ, по видимому, и собака съ кошкой. Первая, какъ хранитель дома отъ внѣшняго нападенія воровъ или дикихъ звѣрей, находится подъ покровительствомъ Домоваго, который самъ лаетъ и воетъ собакой; кошка же, какъ истребитель крысъ и мышей, уничтожающихъ домашніе запасы, перешла въ аттрибуты Вѣдьмы кошка да баба завсегда въ избѣ, а мужикъ да собака за всегда на дворѣ» (\*). Вообще различіе въ значеніи мужскаго и женскаго лица Домоваго можно отыскать только въ занятіяхъ и должностяхъ хозяина и хозяйки, получившихъ въ семейномъ быту, давностью обычая, значеніе законныхъ обрядовъ.

Какъ понятіе владѣнія и права собственности, Домовой является подъ именемъ Чура (\*\*); онъ не только охраняеть домъ отъ всякой пропажи и изгоняеть однимъ именемъ своимъ (чуръ ми, чуръ меня) всякую нечистую силу, но какъ изробано переходитъ даже въ матеріальное изображеніе межи, и въ пословицѣ: «черезъ чуръ и конь не ступитъ», его имя употребляется какъ синонимъ границы. Въроятно, въ этомъ же смыслѣ получили у насъ полевые и водяные духи названіе Дѣдушекъ, какъ хранителей владѣній своей семьи. Такъ, напримѣръ, гуси и утки лѣтомъ находятся подъ покровительствомъ Водянаго Дѣдушки, а зимою—Домоваго.

<sup>(\*)</sup> Пословица изъ сборника Даля. Чтенія Общ. Ист. и Др. Р. за 1861 г. кн. 4, стр. 649.

<sup>(\*\*)</sup> Вспомнимъ выраженія: "черезъ чуръ", "чуръти на языкъ", "чуръ одному, в давать ни кому", "чуръ" (не дълать, не трогать), "чураться" — очерчивать ся, удаляться отъ кого-нибудь, не желать кого видъть (щуриться), "щура" коварный человъкъ, и "шурка" — кочерга, принадлежность домашняго очага. См. послов. Снегирева и Словарь области. наръчи Имп. Ак. Наукъ.

-01

-0

Ъ,

СЪ

011 10

10-30-

-01

61 :

39

aro

3a.

ВЪ

1XB

30Ñ

етв

в0-

akb

KU,

ama amc

Hie

Ha.

Ab.

y, He

atb

ara.

Чешское преданіе о злыхъ бабахъ, которыя крадуть грудныхъ дътей и удушають ихъ своими ласками (\*), равно какъ порчи Въдьмами беременныхъ женщинъ, и простонародный обычай новърять обязанность повивальной бабки старшей женщинъ въ семьъ, обыкновенно бабушкъ новорожденнаго, это прямо указываеть намъ одну изъ важнъйшихъ сторонъ миоической Бабушки, какъ покровительницы родовъ и дътства. Съ другой стороны, ея попеченію подлежала, по видимому, и вся женская часть домашняго ховяйства: сохранение припасовъ и приготовление пищи; почему во всъхъ обрядахъ, непосредственно касающихся до очага, варки и печенья, главное лице постоянно хозяйка, или старшая женщина семьи. Она переносить огонь изъ старой печи въ новый домъ (\*\*), она приноситъ крупу и варить кашу Васильевскаго вечера; наконець, она только одна можетъ присутствовать при таинственномъ смываніи притолокъ отъ лихоманки, совершаемомъ нынъ перехожей старухой-знахаркой, а вдревлъ въроятно въщей жрицей, на что указывають самыя существенныя части колдовскаго состава: уголь и зола изъ семи печей. Уголь же и зола, какъ труба, котель, кочерга и прочія принадлежности печки, постоянные и почти исключительные аттрибуты Вѣдьмъ, какъ въщихъ жрицъ.

Мы сказали выше, что первая забота осенью—собираніе плодовъ и заготовленіе зимнихъ запасовъ; эта послъдняя обязанность постоянно поручается женщинамъ. У насъ, гдъ всякое занятіе, всякая работа имъетъ свой праздникъ, свои игры и пъсни, женскія занятія приняли и характеръ почти исключительно женскихъ праздниковъ. Такъ, напримъръ, Капуст-

<sup>(\*)</sup> Мы бы сюда отнесин и истукань Златобабы Обдорской, окруженной своими внуками, если бы не сомнавались въ томъ: не выдумка ди это позднайшихъ временъ.

<sup>(\*\*)</sup> Замъчателенъ обычай во время пожара выдамывать одинъ кирпичъ изъ старой печи, чтобы заложить имъ новую; намъ говорили, что женщины-хозяйки бросались ипогда въ самый страшный огопь для подобной добычи.

ницы (въ Сентябръ), когда женщины ходять по домамъ съ пъснями рубить капусту, Льняницы (28 Октября), и пр. и пр. Вотъ почему сельскія работы, съ начала Сентября, носять въ народъ имя бабыхъ работъ, и самое время это называется бабымъ праздникомъ, и бабымъ льтомъ, а у Карпатскихъ Славянъ-бабымъ морозомъ, по преданію, что въ эти дни морозъ на горахъ заморозилъ бабу-колдунью. Съ перенесеніемъ новаго года и Авсеня на Январь мъсяцъ, перешли у насъ на Руси и праздники Въдьмъ на первые дни этаго мъсяца. Въ Васильевскій вечеръ Вёдьмы крадуть мёсяць, чтобы онъ не освъщаль ночныя ихъ проказы. Третьяго Января сердитыя и голодныя, что онъ домой возвращаются весьма знаменательно для насъ въ томъ отношении, что такое повърье прямо указываеть на Въдьму, какъ на домовую бабушку. Наконецъ, главный изъ шабашей въ депь Св. Аеанасья—время самыхъ большихъ морозовъ. Почти въ тоже время справляются у насъ и именины Домоваго (28 Января). которому посл'в ужина оставляють на всю ночь горшокъ съ кашей, окруженный горящими углями.

11

8

II C

6

П

B

П

H

И

Al

Ю

CH

A(

H

цÌ

BH po

Æ.

CM

TO

бo

Съ приближеніемъ весны (1-го Марта), находитъ хандра на Домоваго, доходящая нерѣдко до совершепнаго безумія. Съ этихъ поръ его вліяніе значительно ослабѣваетъ, и онъ совершенно почти утрачиваетъ свое болѣе общее собирательное значеніе; память о немъ какъ будто вдругъ исчезаетъ, и мы уже ни разу, до самой осени, не встрѣчаемъ ни праздниковъ, ни другихъ дней, посвященныхъ Домовому или связанныхъ съ нимъ въ суевѣрныхъ преданіяхъ нашего народа.

Изъ всёхъ этихъ фактовъ мы почти съ достовърностію заключить можемъ, что представленіе Домоваго Дъдушки принадлежить по преимуществу зимнему полугодію, что вполну соотвътствуеть и его внутреннему бытовому значенію, какъмиюическаго олицетворенія высокихъ понятій отца и хозяина, понятій, которыя, подъ вліяніемъ суроваго климата нашего

съвера, получили такое широкое развитие въ домашнемъ и семейномъ быту древней Руси.

37

p.

BЪ

CA

K'b

III

e-

Ъ.

0.

RQ

T0

a.

110

a.

СЪ

pa

A.

ďE

Ъ-

Ъ,,

A.

g-

a.

Ю

И-

16

Г0

Вообще обряды и пѣсни Ивановской ночи быстрѣе исчезають у насъ, чемъ обычаи святочныхъ, колядскихъ празднествъ, и нынъ уже во многихъ губерніяхъ Россіи купальные огни навсегда погасли. Одна изъ важивишихъ причинъ такого явленія лежить, по нашему мнінію, въ историческомъ постоянномъ гоненіи древняго общиннаго быта со стороны высшихъ сословій общества: еще недавно р'єдкій пом'єщикъ ръшался имъть дъло съ сельской общиной, а скоръе справлялся съ каждымъ семействомъ или лицомъ отдъльно, безъ всякаго участія міра. Вотъ почему понятно, что праздпикъ, носящій характеръ чисто общинный, не только полвергался сильнъйшимъ преслъдованіямъ, но и въ народъ пришель скорбе въ забвение, чъмъ частный праздникъ семейпой домашней жизни. Для нашихъ простолюдиновъ, семья и домъ стали единственнымъ убъжищемъ древняго быта и личныхъ правъ человъка передъ постоянно увеличивающимися правами высшихъ сословій. Естественно, что народъ скор ве забылъ жреца и главу общины, ч вмъ миническаго домохозяина и отца семьи, и понятно, что обряды и пъсни, носящіе характеръ личнаго значенія хозяина-отца, его старухи, его дътей и гостей, живъе удержались въ народъ, чёмъ обряды и песни другаго быта, утратившіе уже отчасти для него свое коренное значение. Утрачено это значение, и суевѣрные обычаи и заговоры теряютъ половину своей цънности для народа, потому что эти обряды и пъсни только внѣшняя оболочка, только средство для передачи изъ рода въ родъ коренныхъ началъ нашей древней народной жизни.

Мы знаемъ, что многимъ покажется страннымъ и даже смѣшнымъ изъявленіе, въ половинѣ XIX вѣка, сожалѣнія о томъ, что, наконецъ, цивилизація съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе сглаживаетъ суевѣрные осколки язычества и слѣпаго

невъжества. Но тъмъ не менъе, мы скажемъ прямо: да, жаль намъ постепенно исчезающихъ празднествъ, обычаевъ, повърій и преданій, въющихъ такою могучей народной фантазіею и такой свъжей, самобытной жизнью нашей старины. Причина такого противоръчія между разсудкомъ, стремящимся къ просвъщенію, и душевной скорбію о томъ, что просвъщение у насъ отнимаеть, лежить, по нашему мнънію, въ ошибочномъ опредъленіи слова-язычество, которому мы нынъ, какъ и двъсти лътъ тому назадъ, приписываемъ слишкомъ обширное значеніе, хотя и смотримъ на предметь съ совершенно другой, чисто научной точки зрънія. Конечно, во времена язычества религія обнимала собою всъ способности и дарованія человъческаго ума, всъ таинственныя познанія его наблюдательнаго изученія природы, всъ занятія и заботы ежедневной жизни человъка. Въ область религіи входили: мудрость и краснорвчіе, поэтическое вдохновеніе и въщая сила чарованія и познанія будущаго; ею осънялась справедливость суда, врачевание бользней, плодоносность труда, наконецъ счастье и богатство семьи. Но следуеть ли изъ этого заключение, что все эти многоразличныя понятія принадлежать язычеству, потому только, что въ до-христіанскія времена народный бытъ и народная поэзія покорились вліянію языческихъ върованій и сохранили отчасти на себъ печать этого вліянія? Если въ обрядахъ и игрищахъ народныхъ проглянетъ иногда остатокъ языческаго богослуженія, въ пословиць или загадкь отзовется древній языкъ жреческой мольбы, или, наконецъ, въ Русской пъснъ зазвучить имя забытаго божества, - неужеля мы безпощадно осудимъ наши народныя пъсни, празднества и увеселенія за то, что въ нихъ хранится какой-то темный, самому народу непонятный, отголосокъ давно заглохшаго мива? Нътъ, эти празднества и обряды не принадлежать уже болъе искорененному язычеству; но они отразили на себь духъ нашего народа, они слились съ его древней жизнью, и вотъ почему они еще донынѣ устояли противъ всѣхъ

(a,

ıa-

Д-

ей

ъ,

ъ,

мy

٠0٦

и-

на

ъ.

30.

ch

ы,

об-

00

ro:

Й,

И.

ro-

30,

0 A -

co-

ენ∙

КЪ

30.

ВЪ

ML

гва

em-

OX-

атъ

Ha

ью,

6x3

гоненій, когда давно уже исчезло, въ собстве нномъ смысль, язычество при первомъ появленіи христіанства въ нашей православной Россіи.

Встарину человъкъ былъ ближе къ природъ, чъмъ нынъ, и многія изъ ея силъ и явленій, до которыхъ едва добирается теперь наша современная наука, легко могли быть ему знакомы по опыту. Но въ младенчествъ человъчества, неразвитость умственныхъ способностей замъняется обыкновенно богатствомъ воображенія; почему всякое явленіе, непонятное и необъяснимое уму человъка, стоящаго на низкой степени образованія, принимаетъ въ его воображеніи фантастическую форму сверхъестественнаго, божественнаго, если онъ еще язычникъ, и чародъйнаго, если онъ христіанинъ.

У насъ уже появилось множество болье или менье удачныхъ попытокъ— путемъ естественнымъ объяснять примъты, заговоры, и въ особенности, такъ называемыя, симпатическія средства, считавшіяся прежде за самые нельпые и грубые предразсудки и суевьрія. И такъ, мы уже въ правъ сказать, что не все въ нашихъ народныхъ суевъріяхъ и предразсудкахъ вздоръ и ложь, когда въ нихъ скрывается иногда глубокое познаніе жизненныхъ силъ и законовъ природы.

Но это только одна сторона нашихъ преданій. Какъ смысль загадки скрывается въ ея аллегорической формт отъ взора недогадливаго, такъ и коренныя начала нашей древней народности, передаваемыя отъ отца къ сыну, часто въ грубой оболочкт нельныхъ сказокъ и пустыхъ обрядовъ, понятны только тому, кто, принимая безусловно эту внъшнюю форму преданія, изумляющую своей нельпостью цивилизированнаго человъка, умъетъ отыскать въ ней народныя познанія мысли и убъжденія нашей старины, и бытовымъ значеніемъ преданія неразрывно слиться съ нею.

Давно уже на шъправославный народъ не въритъ болъе въ существованіе божествъ, которыхъ праздновало язычество въ великіе дни Купалы и Коляды. Тъмъ не менъе каждый

крестьянинъ почитаетъ священнымъ долгомъ исполнять вев обряды древнихъ праздниковъ, потому что эти обряды исполнялись его предками, и что въз нихъззонъ находитъ и исторію своего прошедшаго, и осмысленіе настоящаго.

Такимъ образомъ, являются эт и, но видимому языческія, преданія какимъ-то таинственнымъ звеномъ, связывающимъ живущихъ съ давно минувшими поколѣніями, и въ этой таинственной связи освѣжается и крѣпнетъ народный бытъ памятью о старинѣ, еще живой для того, кто не переставаль ее любить и ей сочувствовать.

И какъ Русскому человъку не любить этой старины, которая впервые возлелъяла поэтическую фантазію и могучій языкъ нашихъ пъсенъ и сказокъ; эту старипу, которая воспитала нашъ духъ, утвердила нашъ бытъ, и первая заборонила плодотворную почву для съмянъ православной въры и Европейскаго просвъщенія!

## РОДЪ И РОЖАНИЦА.

сѣ 1С-

ія, мъ

ОЙ ТЪ га-

ы, ий ю-

0-

ы

Въ нашихъ письменныхъ памятникахъ найдены въ последніе годы довольно многочисленныя свидітельства о поклоненіи Роду и Рожаницѣ (или Рожаницамъ, во множественномъ числь), изъ которыхъ видно, что имъ приносились требы и совершались транезы: «Роду и Рожаницъ крають хлъбы и сыры, и медъ»; пелись гимны: «Вы поете песь бесовскую Роду и Рожаницамъ». Но замъчательно, что, при столь настойчивых увъщаніях нашего духовенства противъ суевърнаго поклоненія Роду, въ изустныхъ преданіяхъ, пъсняхъ, заговорахъ, и донынъ еще живущихъ въ народъ суевъріяхъ, нигдъ не встръчается на Руси ни мальйшаго намека на подобное поклоненіе, и имена Рода и Рожаницы нашему простому народу совершенно неизвъстны. Къ тому, самыя толкованія этихъ словъ въ нашихъ древнихъ азбуковникахъ и въ Словъ Св. Григорія какъ-будто указывають намъ на иноземное ихъ происхождение, такъ что, для опредъленія ихъ значенія, намъ необходимо становится пускаться въ дальній путь, къ Египтянамъ и Грекамъ: «Рожденицикумири елленстін, ихъ же погани влъшвениемъ рожденіа наридаху быти». «Рожанидами елленстіи наричють звъздословцы семь звъздъ» и проч. А у Григорія: «Извыкота Елени класти требы Атремиду и Артемидъ, рекше Роду и Рожаницъ. Тапіи же Егуптяне. Такоже и до Словънъ доиде се слово, и ти начаша требы класти Роду и Рожаницамъ, преже Перуна, бога ихъ. А переже того клали требу Упиремъ и Берегинямъ. По святемъ крещеніи Перуна отринуша, а по Христа Бога яшася; но и нонъ по украинамъ молятся ему проклятому богу Перуну, и Хорсу, и Мовоши, и Вилу, и то творять отаи. Сего не могуться лишити проклятаго ставленья вторыя трапезы, нареченыя Роду и Рожаницамъ, на велику прелесть върнымъ крестьяномъ и на хулу святому крещенью и на гитвъ Богу; а се Егуптяне требы кладутъ Нилу п огневъ, рекуще: Нилъ плодлавецъ и раститель класомъ», в т. д. Но прежде чёмъ приступить къ минологическимъ сравненіямъ, на которыя намъ указываетъ это замічательное мізсто Паисіевскаго сборника, необходимо еще разъ обратить внимание на то, что во всъхъ существующихъ свидътельствахъ о Родъ и Рожаницъ, мужское имя постоянно встръчается въ единственномъ числъ, когда, напротивъ, женское употребляется то въ единственномъ, то во множественномъ, что невольно наводить нась на мысль: не смѣшаны ли здѣсь два разныя повърья - повърье о Родъ и Рожаницъ, соотвътствующее Атремиду и Артемидъ, Нилу и огневи, и другое повърье о Роженицахъ-Ројеницахъ (\*) Хорутанскихъ Славянъ, дівъ жизни, присутствующихъ при рожденіи младенцевъ и управляющихъ ихъ судьбою, подобно классическимъ Паркамъ. Это повърье сильно распространено у всъхъ южныхъ Славянъ, также какъ и между всеми Кельтійскими, Романскими и Германскими племенами Европы; но именно у насъто въ Россіи оно совершенно чуждо народнымъ предапіямъ.

Такое раздёленіе вопроса вполні подтверждается и объясненіями нашихъ древнихъ азбуковниковъ, гді у Берынды Рожаница въ единственномъ числі переводится словами: матиця, породіля, порожениця, когда Рожаницы во множе

<sup>(\*)</sup> См. объ нихъ ст. Срезневского и Асанасьева въ Архивъ Юрид. свъд. Калачева, ч. И., ви. 2.

ственномъ числь объясияются постоянно выщими дывами, предрекающими у колыбели младенца его неизбъжную судьбу. Подъ словомъ родъ встарину разумъвался духъ. Такъ у Ланіила Заточника: «дъти бъгають Рода»; а въ областныхъ нарвчіяхъ родо означаеть образь, видь, также (въ Тульской губ.) призракъ, привидъніе, — что и побудило профессора Соловьева (\*) почесть это божество, также какъ и женскую форму его, Рожаницы, за души усопшихъ, покровителей своихъ родичей. И дъйствительно, Родъ и Рожаница занимають, по видимому, въ нашей осогоніи почетное мъсто покровителей семьи, въ особенности въ смыслъ ея численнаго размноженія (плодовитости). Воть почему Родь и Рожаница, Домовому Дъдушкъ и минической Бабъ, представляють собою, въ нашихъ народныхъ суевъріяхъ, отвлеченную идею отща и матери, возведенную до степени обоготворенія, подобно какъ явленія знахарей и знахарокъ обыденной жизни, въ сферъ миоической фантазіи, переходять въ образы Въдуновъ и Въдьмъ.

На подобное значеніе Рода указывають отчасти самыя прозванія поминальныхъ праздниковъ, большихъ и малыхъ родительскихъ, Радуницъ—Радованицъ, и множество другихъ словъ нашего языка, имъющихъ общимъ корнемъ своимъ родъ—рожать, и означающихъ: 1) силу плодородія, какъ урожай, родникъ, рожь, 2) дѣтородство, какъ родильница, зародышъ, роды и пр., и наконецъ 3) общее происхожденіе (отъ одного рода)—порода, народъ, родина, родитель, родной, и родъ въ древнѣйшемъ смыслѣ потомка и земляка.

Обращаясь теперь къ словамъ Св. Григорія, постараемся отыскать сравнительнымъ изследованіемъ упомянутыхъ имъ боговъ Египта и Греціи: какое собственно значеніе приписываеть нашъ летописецъ Русскимъ божествамъ Рода и Рожаницы, и соответствуетъ ли оно вполне тому, которое вытекаеть изъ филологической оценки этихъ словъ.

e -

[0]

IY

01

ы

{Y

Ю

H

D

B-

Ъ.

ТЬ

Ъ-

**b**-

0e

Ъ,

СР

T-

oe.

ъ,

И

Ъ.

a-

МИ

ъ-

la-

Ъ-

ДЫ

[a•

ξθ.

BД.

<sup>(\*)</sup> Исторія Росс., т. 1, стр. 71.

Ясно, что въ имени Артемиды нашъ писатель не могъ имъть въ виду дъвственную богиню охоты древней Греціи; но скорфе многогрудную Эфесскую покровительницу родовъ, носящую посему и предикать Ехегдогд. Въ азбуковникъ прямо сказано: «Артемида была богиня въ Эфесъ». Но Эфесская богиня, въроятно, ошибочно названа Греками Діаною, общему понятію которой она совершенно противоръчитъ; почему ее ученые не безъ основанія почитають за Финико-Ассирійскую Милиту, Танаисъ или Астарту, съ которыми она имъетъ гораздо болъе сходства, какъ по значенію своему, такъ и по обрядамъ ея богослуженія. Въ такомъ случав неизвъстный (по Греческому преданію) мужъ или любовникъ Діаны Эфесской, являющійся въ нашемъ тексть подъ именемъ Атремида, будетъ Адонисъ или Діонисій, Тамирасъ или Өамирасъ, Ваалъ-Тамаръ или Фамаръ, богъ солнца и производительной силы природы.

Сравненіе Рода съ Ниломъ еще болье подтверждаеть это предположение. Нилъ въ Египетской космогонии олицетворяетъ мужеское сѣмя Озириса, оплодотворяющее ежегодно Египетскую землю Изиду. Когда Нилъ, выступая изъ своихъ береговъ, оплодотворяетъ сухую землю Египта, навъшиваютъ на изображенія Изиды амулеты въ знакъ ея беременности (6 Фаофа, 28 Сентября). Когда же, въ мъсяцъ Аниръ, вода начинаетъ убывать и изъ-подъ нея показывается черная земля, назначается по всему Египту трауръ по несчастномъ Озирисъ, убіенномъ изсушающимъ вътромъ Тифономъ; его твло, забитое въ деревянный ящикъ, сплываетъ въ море и пристаеть къ Финикійскому берегу Библоса-ясный намекъ на общее начало мина Озириса и Адониса. Седьмаго числа Тиби мъсяца празднуется торжественное возвращение Изиды изъ Библоса съ бренными остатками Озириса, но вскоръ Тифонъ еще разъ овладъваетъ тъломъ своего врага, разръзы ваеть тело на 14 кусковъ и разбрасываеть ихъ по всему Египту; одинъ изъ этихъ кусковъ поглощается волнами Нила, почему Изида, отыскавъ вторично 13 кусковъ драгоцъннаго тъла ея супруга (26 Фаменова, Мартъ ивсяцъ) въ праздникъ

inventi et renati Osiridis замѣняетъ не отысканныя части Озириса деревяннымъ фалломъ (см. описаніе праздника Pamylia). Этотъ космогоническій миюъ Озириса и Изиды совпадаетъ, по времени, церемоніямъ и значенію своему, не только съ Финикійскими Адоніями, перенесенными позднѣе и въ Грецію, но встрѣчается и во всѣхъ преданіяхъ древняго міра подъразличными именами: Вакха, Сабазіуса, Азіона, Атиса, Кадмалла, Өаммуса, Митраса и Ваала—Фегара.

10

0-

10

0-

ıy

ee

ä-

ГЪ

И

Т-

Ы

ТЪ

И-

И-

ro

0-

OH

ďУ

ТЪ

ГИ

да

ая

db

Г0

И

КЪ

1a

Ы

ď

Ы.

иу

a,

ro

кЪ

И такъ, Озирисъ, какъ изображение мужской силы плодородія водяной стихіи (Нила), совершенно соотв'ятствуеть въ нашемъ текстъ понятію эротическаго рода. Но какамъ же образомъ возлѣ Озириса у нашего лѣтописца является женское божество въ формъ огня, когда Изида всегда олицетворяла собою землю, какъ нассивный моменть женской воспріимчивости? Здісь авторь явно перемішаль Изиду съ Нейтъ (Нейвъ), таинственною богинею источника всякой жизни (urwesen). Въ ея храмѣ, въ Сейтѣ, была слѣдующая надпись: «Я все, что есть, было и будеть». Она также и богиня свъта, какъ начало самой жизни, солнце ея эманація; почему она является въ тъсной связи съ Фта, Египетскимъ Вулканомъ, съ которымъ она сливается въ одно андрогиническое существо, рожденное изъ Кнейфова яйцасимволь рожденія свъта изъ первобытнаго хаоса. Eus rebus tum naturae masculinae tum foemininae Minervae autem apingunt scarabeum et vulcanem vero vulturem.

Въ праздникъ Нейты дълалась въ честь ея большая иллюминація. Діодоръ и Евсевій почитають ее за эвиръ, въ какомъ-то особенномъ значеніи сего слова (ignis foemina); почему и неръдко смъшивають ее съ Ассирійской Танаисъ или Анаитисъ (Карвагенской Дидо), богиней луны и огня, которая въ Греціи обоготворялась подъ именемъ Arthemis Persica. Она, въ свою очередь, сливается въ Азіи и Карвагенъ съ Милитой и Астартой; точно также какъ и Египетская Нейтъ, въ значеніи женскаго или муже-женскаго элемента плодородія, переходитъ въ Изиду, а въ Греціи въ Элевзинскую Деметру, хотя собственно поклоненіе Нейтъ яви-

лось въ Аттикъ подъ именемъ Аеины и приняло совершенно другое значеніе. Понятно, что тонкія различія современной науки между всъми минологическими личностями Египта, Греціи, Ассиріи и Финикіи не могли быть доступны нашему лътописцу, почему онъ весьма естественно могъ ихъ между собою перемъшать, и принимая Нейть за богиню огня, считать ее тождественной съ Изидою—Еleithyia или Бубастисъ, покровительницы зачатка, соотвътствующей посему Діанъ Эфесской также, какъ и Русской Бабъ или Рожаницъ (\*).

<sup>(\*)</sup> Для источниковъ, смотри: Movers-Phenicier, ч. 1., стр. 26, 75, 128, 189—205, 235, 593, 606—623, 630 и 662.

Münster Religion der Karthager стр. 62, 74 и 75.

Rolle Recherches sur le culte de Bacchus, часть II, 164—167, 190 и 194.

Henry Egypte Pharaonienne, часть I, стр. 258—264.

Prichard Egypt. Mithologie, с. 62, 88 и 119.

Nork populaere Mythoogie, часть VII, стр. 136, 141 и 158.

Guigneaut Religion de l' Antiquité, ч. II, стр. 168 и слъд.

# **РУССКИХЪ СКАЗОКЪ И БЫЛИНЪ.**

«Сказка складка, а пѣсня быль», говорить народная пословица, что относительно сказки не совсемъ справедливо, если принять слово складка въ смыслъ выдумки и произвольнаго сочиненія (\*). Сказка нисколько не вымысель, но аллегорическое иносказание жизненных законовь и явлений природы, осколокъ древнъйшаго космогоническаго мина всего Индоевропейскаго племени; почему и древнія сказки всёхъ народовъ Европы имъютъ между собою поражающее сходство въ основныхъ началахъ своихъ разсказовъ. Эту миоическую основу разсказа встрѣчаемъ мы и въ такъ называемыхъ историческихъ былинахъ нашей старины, или, выражаясь иначе, въ нашей народной эпической пъснъ. Эпическая пъснь, въ са момъ дёль, какъ постараемся впоследствіи это доказать, ничто иное, какъ тотъ же древнвиши общечеловвческий миоъ, примъненный къ дъйствительности - къ бытовой и нсторической жизни Русского народа.

Ошибочно и странно различать былину отъ сказки по за-конамъ какой-то новъйшей теоріи словесности, нисколько

<sup>(\*)</sup> Опыть Областного Словоря, изд Академіею, стр 204.

не примънимой къ нашей древнъйшей народной поэзіи. Мы говоримъ здёсь о мнимой классификаціи разсказа, по внёшней форм' его, на стихотворное и прозаическое его изложеніе. Наша Русская пъснь не есть опредъленное стихотвореніе и не имъетъ опредъленнаго метра, отличающаго ее отъ прозы. Нътъ у насъ точной границы между стихомъ и прозою: красноръчивое слово, отдъляясь отъ обыденной ръчи своей гармонической формою, само собою переходить въ стихъ; такимъ образомъ, процессъ образованія поэтической річи совершается туть же, и стихъ рождается изъ прозы (\*). Все дело зависить здесь отъ гармонического такта разсказчика: малъйшая не гармоническая перестановка словъ обращаетъ стихъ въ прозу (\*\*), какъ, съ другой стороны, самое обыденное изречение въ устахъ простолюдина часто принимаетъ форму стиха. Народные наши сказки, сколько можно судить по страшно-искаженной форм' р' учи, въ которой дошли онъ до насъ, въроятно также не лишены были этой поэтической гармоніи річи, которая, при вспомогательствъ музыкальной мелодіи, переходить въ стихотворную форму пъсни. Именно эта мелодія охранила, быть можеть, пъснь отъ случайности и самоволія изустнаго преданія, которымь подвергалась вполнъ ръчь не воспътая, а разсказанная. Но и въ прозъ сказки сохранилась, мъстами древняя стихотворная ръчь, по преимуществу въ тъхъ обычныхъ изреченіяхъ и поэтическихъ описаніяхъ, которыя, подобно цитату древняго текста, должны были передаваться наизустъ, не подвергаясь самовольнымъ измъненіямъ разсказчика (\*\*\*).

<sup>(\*)</sup> См. соч К. С. Аксакова, т. 1, стр. 333.

<sup>(\*\*)</sup> Такъ, напримъръ, лубочная сказка объ Ильъ Муромцъ—явная передъжа на плохую прозу извъстныхъ намъ про него историческихъ пъсенъ.

<sup>(\*\*\*)</sup> Для примъра, приведемъ здъсь двъ выписки изъ сказокъ, изданныхъ въ типографіи Евреннова въ 1838 г., сказокъ—страшно изуродованныхъ относительно слога:

<sup>1) &</sup>quot;Какъ привели Ивану царевичу добраго коня, то кладъ на него съделичко Черкасское, подпружечку Бухарскую, двънадцать подпругъ съ под-

Правда, что наши Русскія сказки утратили отчасти видимую нить, связывающую ихъ съ религіозными суев ріями и предразсудками язычества, живущими и донынъ въ нашемъ простонародьи. Нътъ въ нихъ ни Лъшихъ, ни Русалокъ, ни Домовыхъ, и самыя прозвища героевъ и героинь нашихъ сказокъ, если они не замѣнились чисто христіанскими именами Ивана, Димитрія, Марьи, Алены, Настасьи, и пр. и пр... звучать чёмъ-то иноплеменнымъ, дикимъ, что отчасти въ народной фантазіи отождествляется съ понятіями зловреднаго, чуждаго и враждебнаго, почему разсказчики охотно стараются подобныя имена иноземныхъ царей какъ можно болъе коверкать и сдълать трудными для выговора, изъ чего естественно следуеть, что весьма затруднительно отыскать въ подобныхъ именахъ дарей и дарствъ чародъйной силы филологическое начало, могущее осмыслить намъ ихъ миоическое значеніе.

Но эта, по видимому затерянная, нить между миномъ и сказкою сохранилась во всей первобытной чистотъ своей въ юго-Славянскихъ преданіяхъ. Въ нихъ, вмъсто вымышленныхъ собственныхъ именъ, являются въ сказкъ самыя свътила, стихіи, и божества Славянскаго Олимпа, въ особенности же бълыя Вилы, это свътлое олицетвореніе жизни земной природы во всъхъ ея многоразличныхъ проявленіяхъ.

пругами шелку Щемаханскаго; шелкъ не рвется, булатъ не трется, яровицкое (Аравійское) золото въ грязи не ржавъетъ. И какъ осъдлать онъ добраго коня, приказалъ подать себъ конье булатное, палицу боевую и мечъкладенецъ, и сътъ Иванъ царевичъ ва своего коня, билъ коня по крутымъ бедрахъ, пробиватъ черное мясо до бълыхъ костей; конь осержался, отъ земли отдълялся, выше пъсу стоячаго, ниже облака ходячаго, долы и горы межъ ногъ пропускалъ, а маленькія ръчки хвостомъ застилалъ, и ъхалъ путемъ-дорогом, долго ли коротко ли, близко ли далеко ли — скоро сказка сказывается, а не скоро дъло дълается".

<sup>2) &</sup>quot;Старият свистнуль, гаркнуль молодецкимь посвис томъ, багатырскимъ покриксмъ: сивка бурка, въщая кајрка, стань передъ мною, какъ листъ передъ травою: конь бъжитъ, земля дрожитъ, изъ ушей дымъ столбомъ, а изъ нездрей пламя пышетъ".

Такимъ образомъ, сравненіе нашихъ Русскихъ сказокъ съ подобными же преданіями другихъ Европейскихъ народовъ даетъ намъ возможность яснаго убѣжденія вътомъ, что и наши сказки не простые забавные вымыслы, но осколки древнѣйшихъ религіозныхъ миновъ всего Индоевропейскаго племени. Съ другой стороны, новѣйшія изданія сказокъ и былинъ нашей Русской старины (\*), въ многочисленныхъ новыхъ варіантахъ, даютъ намъ возможность все болѣе и болѣе сравнивать ихъ между собою и отыскивать между ними скрытое начало, связующее ихъ въ одно цѣлое преданіе.

Воть почему нынѣ уже положительно сказать можно, что сказка, котя и старшая, но все-таки родная сестра эпической пѣснѣ, а пѣсня та же сказка съ болѣе положительнымъ примѣненіемъ ея къ опредѣленной, уже осѣдлой жизни нашей древней Руси.

Въ сказкъ (собственно такъ называемой) древнъйшей эпохи, разсказъ совершенно подчиняется скрытому миническому его смыслу, почему и лишенъ не только мъстнаго или національнаго, но даже и челов вческаго колорита, и всякой видимой внутренней последовательности. Разсказъ происходить въ накоторомъ царствъ, въ тридесятомъ государствъ; дъйствующія лица его лишены всякой индивидуальной особенности, и двигаются они скрытой отъ глазъ пружиной таинственной необходимости; во всёхъ ихъ подвигахъ и стремленіяхъ чувствуется совершенное отсутствіе человіческихъ страстей, и ихъ личные характеры такъ безцвътны и неопредъленны, что опи даже не нуждаются въ опредъленныхъ прозвищахъ, а по произволу разсказчика могутъ называться Иванами, Дмитріями, Петрами, Бархатами, и даже просто царевичами, молодцами и оогатырями безъимянными Это не живые люди, но призраки человъческаго образа, iepoглифы, подъ которыми скрыто космогоническое значение этихъ лицъ, общія роли мионческой драмы. Миоъ, являйсь

<sup>(\*)</sup> Буслаева, Русская Народная Повзія, 1861; Русскія сказки, изд. Аванасьева и Худякова; Ифсии, изд. Рыбникова и Кирфевскаго, и пр.

здъсь единственной цълію всего разсказа, овладъваеть совершенно его содержаніемъ и не стъсняется никакою сверхъестественностію, чтобы ярче себя обозначить въ немъ.

Вотъ почему золотые и серебряные кони, огненные и крылатые змъи, подземныя царства, огненныя ръки и говорящіе звъри и птицы, въ сказкъ возможны и естественны.

Въ сказкъ втораго періода, или эпической былинъ нашей старины, древнъйшая миоическая тема хотя и остается въ основъ новъйшаго разсказа, но миоъ уступаетъ первенство разсказу, который становится самъ по себъ главною цълію и примъняется уже къ опредъленной мъстности и эпохъ. Всякое дъйствующее лице есть уже обрисованный типъ живаго человъка, съ его народными оттънками и чисто личными особенностями. Сохранившаяся въ былинахъ, отъ древнъйшихъ преданій, сверхъестественность нъкоторыхъ явленій получаеть уже въ нихъ совершенно другой характеръ, при чемъ, если смъемъ такь выразится, и сильно смягчается.

Чудеса оборотней и летающихъ змъевъ осмысливаются живущими донынъ въ народъ суевърными понятіями о чародъйствъ и зловредной силъ колдуновъ и въдъмъ; что же касается до преувеличенія богатырской силы героевь и коней, то въ подобныхъ описаніяхъ чувствуется поэтическое стремленіе къ идеалу, хотя и сверхъестественному, какъ и всякій идеаль, но уже не противоестественному. Такь, напримъръ, скоки богатырскихъ коней выше лфса стоячаго и ниже облака ходячаго, хотя и напоминають полеты крылатыхъ коней сказочнаго міра, но уже не имѣютъ въ наружной формѣ своей поразительной противоестественности, такъ что подобныя представленія можно бы почесть за чистую метафору разсказчика, если бы въ нихъ не хранилось значение древнъйшаго сказочнаго коня-вътра; точно также какъ идеалыная, чудесная сила и богатство богатырей нашихъ эпическихъ пъсенъ, за метафорическимъ своимъ значеніемъ, скрываютъ въ себъ древнъйшій смыслъ небесныхъ силь плодородія и свыта.

Изъ самой этой существенной разницы между сказкой и былиной ясно выступаеть и самое родство ихъ, потому что

какъ основная тема разсказа, такъ и многіе эпическіе пріемы пъсни очевидно выросли изъ древнъйшаго сказочнаго начала; но былина съумъла примънить эту миническую тему къ древней Руси, придавъ ей этимъ приложеніемъ ея къ дъйствительности и новое направленіе, и новый смыслъ. Такимъ образомъ, враждебная сила сказочныхъ преданій (чисто космогоническое выражение зимняго періода-безплоднаго отдыха природы) слилась въ народной памяти съ иноплеменными набъгами Татаръ и Литвы, и все враждебное обратилось, въ былинь, въ поганую татарщину выры латинской и басурманской, какъ антитезисъ свято-Русскаго православія, въ которомъ, напротивъ, олицетворилась благая плодотворная сила нашихъ стихійныхъ въросознаній. Это стихійное значеніе подвиговъ и приключеній паревича-богатыря древней сказки разлилось на всёхъ нашихъ свято-Русскихъ богатырей, отражаясь въ каждомъ изъ нихъ черезъ призму его собственной личности. Пассивная же, невозмутимая роль царя-отца (по повельнію котораго, ради сыновней любви, царевичь совершаетъ свои подвиги) переходитъ на народнаго любимца Кіевскаго, краснаго солнышка Владиміра, освятившаго впервые Россію спасительнымъ свътомъ Христовымъ. И воть таже первоначальная тема разсказа, олицетворяющая въ себъ различные фазисы годовой жизни природы въ древивищей сказкъ, служитъ намъ выражениемъ борьбы христіанства съ язычествомъ, и просвъщенія съ невъжествомъ, разбоемъ и неурядицей; и въ тоже время сливается съ историческими воспоминаніями о владычествъ Кіевскаго княжества надъ другими удълами, и о въковой борьбъ съ Татарами, Польшей N ANTBON . Seed with the regard on a reservice to love;

Это ностепенное измѣненіе значенія и характера общаго смысла разсказа можно прослѣдить во всѣхъ подробностяхъ и эпическихъ пріемахъ, переходящихъ изъ древнѣйшаго сказанія въ болѣе новѣйшія, при чемъ, какъ замѣтили выше, разсказъ, постепенно освобождаясь отъ сверхъестественныхъ символическихъ прикрасъ, старается придавать имъ болѣе вѣроподобныя и возможныя формы. Въ былинѣ совершенно

уже исчезають золотыя деревья, птицы и звёри, крылатые кони и волки, и если иногда заговаривають звёри человёческимъ голосомъ, то и при этомъ уже чувствуется, что подобная противоестественность какъ-то не гармонируеть съ настроеніемъ разсказчика и допускается имъ только при крайней необходимости.

Герой древней сказки набзжаеть на перекрестокь, гдб три дороги: «лежить туть бёль-горючь камень, а на немь надпись: на лёво ёхать—быть коню сыту, а самому голодному, на право—быть самому сыту, а коню голодному, а прямо—быть убитому»; въ пёсняхь объ Ильё Муромцё уже измёняется это тёмь, что «на лёво—быть женатому, на право—быть богатому, а прямо—быть убитому». Алеша же Поповичь съ Екимомъ Ивановичемъ встрёчають тоть же камень на перекресткі, на немъ надпись: «расписаны дороги широкія: первая дорога въ Муромъ лежить, вторая во Черниговъ градъ, третья ко городу ко Кіеву, ко ласкову князю Владиміру». Точно подобнымъ путемъ преданіе о живой и мертвой водё, сростающей члены и воскрешающей убитаго героя нашихъ сказокъ, то переходить на росу:

....Потыка сына Ивановича
Теменемъ языкъ повытянули,
Ясны очушки ему повыкопали,
Бросили его въ раздольице чисто поле;
Тутъ Потыкъ догадался,
Умывался росой съ этой чистой травы,
Заростились его раночки кровавыя,
Сталъ онъ молодецъ здравъ по прежнему...

....Молодой же Касьянъ сынъ Ивановичъ Стоялъ въ земли не мало числа, Стоялъ шесть мъсяцевъ, И выскакивалъ онъ изъ сырой земли, Какъ ясенъ соколъ изъ тепла гнъзда,—

тутъ чудесное его возрождение уже ни чъмъ особеннымъ не объясняется; въ другомъ текстъ того же стиха о сорока

каликахъ со каликою, чудесное воскрешение атамана, подъ вліяніемъ христіанскаго благочестія, приписывается уже небеснымъ ангеламъ:

> И послаль Господь съ неба ангеловъ, Вложили душеньку въ бълы груди, Приставили очи яспыя къ бълу лицу, И пошель атаманъ по чисту полю.

Достаточно указавъ этими двумя прим'врами на постепенное измънение въ нашихъ историческихъ былинахъ древнъйшаго стихійнаго значенія, вернемся теперь къ мионческой символикъ нашихъ сказокъ. Въ сказкахъ самое произшествіе, действующія лица и окружающая ихъ местность, леса и сады, широкія поля и подземныя царства, все въ нихъ символь и аллегорія. Дъйствующія лица, какъ мы уже замътили выше, лишены всякой обособленной личности, и представляють собою только общіе типы, подобно какъ въ сценическомъ искусствъ всякій актерь имъетъ извъстный кругъ ролей, ему присвоенныхъ, кругъ, изъ котораго однакожъ онъ въ область другихъ ролей переступить не можеть. Въ нашихъ сказкахъ мы встрвчаемъ скорве именно роли, чемъ лица: такъ богатырь-герой и супротивникъ его царь-кудесникъ, злая мачиха-колдунья, мужественная царьдъвица и угнетенная царевна-плънница, всъ эти образы одни только общія стихійныя понятія древняго мива, им'єющія одинъ только наружный видъ человіческихъ личностей.

I.

Первенствующая роль въ нашихъ сказкахъ принадлежитъ сильному Русскому богатырю-царевичу, герою разсказа: вѣчная молодость, покорное послушаніе родителямъ и старѣйшимъ, неустрашимое молодечество и какая-то добродушная кротость, не лишенная иногда нѣкоторой хитрости, скрывающейся, по народному воззрѣнію, подъ мнимою дурью и простотой, воть отличительныя черты нашего героя. Въ

числъ сказокъ чисто еще стихійнаго характера, глъ о христіанствъ еще и ръчи нътъ, все-таки герой нашъ именуется христіанскими именами Өомы, Петра, Василія, Димитрія, а чаще всего Ивана, по особенной привязанности Русскаго народа къ этому послъднему имени; къ тому же прозывается онъ постоянно могучимъ Русскимъ богатыремъ - эпитетъ, который въ древности почитался почти синонимомъ всего христіанскаго и человіческаго вообще, въ противоположность поганаго и басурмансаго. При встръчъ богатыря-царевича съ Бабой-Ягой, она обыкновенно привытствуеть его словами: «Доселева Русскаго духа слыхомъ не слыхивала, видомъ не видывала, а нынъ Русскій духъ предъ очами проявляется». И такъ, подъ этимъ прозвищемъ Русскаго, въ нашихъ сказкахъ почти подразумъвается въ мысляхъ разсказчика то православное благочестіе, которое становится одной изъ отличительныхъ чертъ историческихъ богатырей Кіевскаго цикла: «Онъ крестъ кладетъ по писанному и Спасуобразу молится».

Первоначальная цёль поэздокъ и подвиговъ царевича обыкновенно послушное исполнение возлагаемыхъ на него порученій родителя или царя, порученій чисто миоическаго характера въ сказкахъ перваго періода, какъ, напримъръ, карауловъ или добычи яблокъ золотыхъ, жаръ-птицы, живой и мертвой воды, норки, златогриваго коня и проч. Эти же порученія въ эпической песне, исходя отъ Кіевскаго великаго князя Владиміра, получають уже болье естественный, а иногда и политическій характерь сбора даней, храненія заставъ, преслідованія разбойниковъ, или защиты отъ нападеній и наб'єговъ враговъ. Любовная же завязка разсказа, т. е. добыча невъсты-красавицы изъ чуждыхъ волшебныхъ странъ, стоитъ большею частію на второмъ планъ, какъ окончательная награда за върное и безстрашное исполнение возложенныхъ на богатыря поручений; особой любви не слышится здёсь ни въ богатыре, ни въ царевнъ, хотя, для добычи ея, онъ неръдко, вопреки Русской пословиць, подвергается два раза смерти. Эта невыста

добывается имъ какъ-будто кстати, съ такимъ же равнодушнымъ хладнокровіемъ, какъ и прочіе чудесные предметы его баснословныхъ поисковъ. Въ тѣхъ же сказкахъ, гдѣ свадьба богатыря составляетъ единственную цѣль разсказа, онъ все же какъ-то случайно добываетъ себѣ невѣсту; напримѣръ: куда полетитъ его стрѣла, оттуда брать ему себѣ и невѣсту; или, услыхавъ, что такой-то царь кличъ кличетъ, что кто исполнитъ такіе-то богатырскіе подвиги, получитъ въ награду царскую дочь, нашъ Иванъ-дурачекъ отправляется на испытаніе, и, побѣдивъ соперниковъ, беретъ красавицу за себя безъ дальнѣйшихъ любовныхъ объясненій.

Точно съ такимъ же равнодушіемъ рѣшается выборъ невѣсты Дуная Ивановича: «Кто меня побьетъ въ чистомъ полѣ, за того мнѣ дѣвицѣ за-мужъ идти», говоритъ ему его побъжденная обручница-супротивница.

#### II.

Такъ какъ въ нашихъ сказкахъ свътлое жизненное начало имъетъ представителемъ Русскаго богатыря-царевича, то враждебное начало постоянно представляется въ лицъ царя чуждаго (не-Русскаго) и враждебнаго, съ понятіемъ чего соединяется и представленіе нехристя (не православнаго), поганаго, басурмана или язычника, а въ древнъйшемъ періодъ—нечистой вражьей силы вообще, представляющейся народной фантазіи въ образъ самыхъ безобразныхъ страшилищъ, драконовъ и гидръ, носящихъ различныя прозвища: Огненнаго царя, Поганаго Идолища, Змъя Горынища, Кощея безсмертнаго, Тугарина Змъевича, Ада Адовича и пр. и пр.

Эти цари элы, повелительны и надменны, потому что увърены, что нътъ имъ на свътъ супротивника, который могъ бы устоять противъ ихъ чародъйной силы. Они безпощадно жгутъ и бьютъ все, что ни попадется имъ на встръчу, требуютъ себъ жертвы изъ юныхъ дъвицъ, или крадутъ и уносятъ ихъ въ свои подземныя палаты и мрачныя

пещеры, гдё держать несчастных въ страх и рабстве за крынкими запорами. Русскій царевичь освобождаеть царевень изъ тяжкаго плына; но въ данный моменть грозный повелитель догоняеть былецовь, и безъ особеннаго отчаянія со стороны плыниць возвращаеть ихъ въ свои объятія. Иногда даже умыють грозные цари эти до того плынить, обвычанных съ Русскими богатырями, красавиць, что оны не только измыняють своему любимому супругу, но и сами помогають врагу побыдить и умертвить его.

Большею частію являются эти грозные иноплеменные цари и обладателями тёхъ чудесныхъ звёрей и птицъ, за которыми ёздятъ отважные наши царевичи. Въ тёхъ сказкахъ, гдё иноплеменный царь является не любовникомъ, а отцомъ героини, его враждебный характеръ переходитъ на другаго посторонняго царя, или страшнаго змёя, насильно вытребывающаго у него дочь въ жены, или въ жертвы, и отъ котораго она спасается тогда храбростію Русскаго богатыря. Есть, наконецъ, и нёкоторые разсказы, гдё враждебное начало совершенно сглаживается, замёняя для нашего героя прежнюю опасность предпріятія трудностію задачъ и уроковъ, заданныхъ отцомъ той, руки которой ищетъ царевичъ.

Огненность, если можно такъ выразиться, самаго этого врага Русскаго богатыря и постоянное обладаніе имъ чародъйными яблоками, птицами и звърями, связанными съ представленіями золота и жара (вообще всего блестящаго и свътящагося), все это намъ ясно указываетъ на солярное значеніе этого типа нашихъ сказокъ, какъ древняго бога небеснаго свътила. Совершенно одинаковое, тождественное значеніе имъютъ и самые богатыри наши, такъ что и они, и враги ихъ—персонификаціи одной и той же идеи солица, но только съ тою разницею, что герой нашихъ сказокъ выражаетъ свътлое, благотворное вліяніе небеснаго свътила на земную природу, тогда какъ, напротивъ, Тугарины и Огненные цари олицетворяютъ собою или безсиліе зимняго Урана, или жгучій зной Аполлона, убійцы дътей Ніобеи, и Марсовскаго кабана, умер-

твившаго юнаго Адониса. Въ этой общечеловъческой баснъ преобладаеть на съверъ значение безсилия зимняго свътила, а на югъ — изсушительнаго зноя солнечныхъ лучей во время лъта.

Отъ послъдняго, быть можеть, и представление жгучаго огня нашихъ драконовъ и змъевичей: «Изъ ушей его дымъ столбомъ, изъ хобота пламя». Любовь змъя и жжетъ и сушитъ красныхъ дъвицъ, къ которымъ они прилетаютъ. «Хошъ я тебя огнемъ спалю?» предлагаетъ и Тугаринъ своему супротивнику.

Не отъ этого ли двойственнаго значенія вредоносности солнца и происходить двукратный переходъ побъды въ нашихъ сказкахъ, ръшить трудно, хотя Египетскій миеъ о двукратномъ терзаніи Озириса ненавистнымъ Тифономъ отчасти и подтверждаетъ такое предположеніе. Поиски нашего царевича по темнымъ лъсамъ и мрачнымъ подземельямъ явно указываютъ на время зимняго отдыха природы. Весною, соединившись плодоноснымъ бракомъ съ любимой героиней (землею), онъ снова ее теряетъ, снова предается земля злому изсушителю, а богатырь нашъ—смерти; но плодотворная влага живой и мертвой воды вновь его воскрешаетъ, и онъ вторично возвращаетъ себъ любовь своей невърной супруги, подобно какъ разлитіе Нила, оплодотворяя землю—Изиду, воскрешаетъ Озириса въ лицъ сына его Героса.

Упомянемъ здѣсь, наконецъ, какъ ясное олицетвореніе мрака и холода, Сербское преданіе о царѣ Троянѣ, который, боявшись солнца, выѣзжалъ только по ночамъ, и застигнутый однажды въ любовныхъ своихъ похожденіяхъ лучами восходящаго солнца, спрятался въ стогъ сѣна, но, по его несчастью, подошли коровы и растрепали стогъ; тогда солнце растопило Трояна (\*).

<sup>(\*)</sup> Буслаева, Русскін Нар. П., п. І, стр. 387.

Изъ остальныхъ мужскихъ ролей нашего сказочнаго міра, помощники и совътчики героя являются обыкновенно какими-то чисто сверхъестественными существами, отчасти невидимками, какъ: Самъ мъдный, голова чугунная, Катома, Дятка дубовая шапка, Самъ въ ноготокъ, борода въ локотокъ, или Ивашка бълая рубашка и пр. (\*). Въщее призваніе этихъ существъ переходить неръдко на коня, крылатаго волка, или другаго звъря, одареннаго въ сказкъ человъческимъ голосомъ.

Вст эти чудесные помощники, и замтнившая ихъ въ позднтишемъ эпост бродящая братья каликъ перехожихъ, втроятно олицетворяли собою участие втра и другихъ стихий въ побъдт весенняго солнца надъ мертвящимъ холодомъ зимы.

Завистливые братья царевича, убивающіе Ивана измінчивым образомъ, чтобы воспользоваться его добычами и жениться на его прекрасной невісті, по значенію своему совпадають съ грознымъ супостатомъ, соперникомъ богатыря, тімъ боліе, что они являются только въ тіхъ сказкахъ, гді личность этого врага на второмъ плані, или совсімъ не встрічается, и подобно ему иміноть въ сущности съ героемъ разсказа одинакое значеніе небеснаго світила, въ различныхъ только его проявленіяхъ; словомъ, старшіе братья Ивана, какъ и онъ самъ, ничто иное, какъ солнце, но въ безплодномъ или враждебномъ его вліяніи на землю.

Въ историческихъ былинахъ таже мысль выражается мягче и естественнъе. Богатыря никто не убиваетъ, но онъ увзжаетъ далеко отъ дома на ратные подвиги, и въ это время названный братъ мужа вънчается съ женой его, точно также какъ одинъ изъ братьевъ Ивана, убивши его, женится на избранной имъ невъстъ, и въ обоихъ случаяхъ возвращение

<sup>(\*)</sup> Иногда эти номощники даревича являются прямо олидетвореніемъ какойнибудь стихіи или отвлеченнаго свойства природы, какъ Вертопубъ — Вертогоръ или Морозъ—Трескунъ.

настоящаго мужа или жениха само собою расторгаеть насильственный бракь соперника. Замъчательно, что въ этихъ случаяхъ измъна героини всегда насильственна: въ сказкъ прямо указывается на грусть и скорбь царевны, присутствовавшей при убійствъ ея милаго и не смъющей, однакожъ, раскрыть истину предъ отцемъ его; точно также и жена Добрына Никитича, узнавъ его среди свадебнаго пира, бросилась яъ нему и слово молвила:

> Государь ты мой, Добрыня Никитичь, Не давай меня Алешкъ не милому, Будь мой мужъ по старому, по бывалому.

Наконецъ, остается еще совершенно объективная личность царя-отца: по его службъ и приказу совершаются всъ подвиги его покорнаго сына, царевича-богатыря; онъ же задаетъ и разные уроки своимъ невъсткамъ, или зятьямъ, когда онъ является отцемъ сказочной героини; онъ же даетъ балы н свадебныя пиршества, и обыкновенно уступаеть, наконець, свое царство достойнъйшему, хотя и младшему изъ сыновей своихъ. Самъ же царь-отецъ не принимаетъ никогда прямаго участія въ дійствіяхъ разсказа, оставаясь всегда въ какомъто невозмутимомъ спокойствіи и величественномъ отдаленіи, и въ этомъ отношении вполне соответствуеть ему, въ былинахъ историческаго содержанія, величаво-покойная личность Владиміра краснаго солнышка Кіевскаго, около котораго группируются всв могучіе Русскіе богатыри, совершая во имя и ради него всъ свои безконечные полвиги, безъ всякаго прямаго участія въ нихъ самаго Владиміра. Кто же этотъ объективно-спокойный отецъ самаго дневнаго свътила, по одному слову котораго совершается великая космогоническая драма древней сказки? Ясно слышится въ немъ отголосокъ первобытнаго Урана—Сварога, праотца боговъ и повелителя вселенной. Какъ отецъ солнца, онъ и самъ солнце, почему и Владиміръ носить постоянно эпитеть краснаго солнышка въ нашихъ пъсняхъ. Странно, что самое имя Владиміра (владыка міра) случайно выражаеть собой свое древнъйшее значение, хотя положительно можно сказать, что

нмя Владиміра словосозвучіемъ своимъ замѣнило въ нашихъ преданіяхъ древнѣйшее, чисто миоологическое прозвище божества неба и солнца, если не тождественное съ Волосомъ, скотіимъ богомъ, нашихъ лѣтонисей, то находящееся по крайней мѣрѣ въ близкомъ филологическомъ сродствѣ съ пимъ и съ Семитійскимъ Вааломъ или Бель, отразившимся и во множествѣ выраженій, именъ и ееогоній всѣхъ старѣйшихъ племенъ Европы (\*).

#### IV.

Главная женская роль нашихъ сказокъ раздѣляется на два типа, по видимому другъ другу противорѣчащіе, но которые оба, какъ увидимъ дальше, вытекли изъ одного общаго первообраза миоическаго божества земли и ея плодотворной про-израстительной жизни, — божества, сохранившагося во всей своей первобытной пѣлости въ повѣрьяхъ юго-Славянъ о бѣлыхъ Вилахъ.

Первый типъ нашихъ Русскихъ героинь—смѣлая и храбрая наѣздница царь-дѣвица или дѣвица- вольница; большею частію знакомимся мы съ нею подъ бѣлымъ шатромъ, раскинутымъ посреди чистаго поля; за-мужъ идетъ она только за того, кто побъетъ и побѣдитъ ее. Она любитъ наряжаться въ мужское платье и выдаваться за грознаго посла, или могучаго Русскаго богатыря, Ивана царевича, и одна побѣждаетъ цѣлыя рати враждующихъ съ нею царей. Таковы: Марья Марьишня, Василиса Премудрая и Анастасья Королевишня, жена Дуная Ивановича.

<sup>(\*)</sup> Въсказкъ о Ванькъ Удовкинъ (тотъ же Иванъ даревичъ) дарь, отецъ героини, носитъ имя Волтана Ролтанскаго (Рыбв, 444). Въ Голубиной книгъ Владиміръ всегда является Володиміромъ Володиміровичемъ, Володуморомъ или Волотоманомъ Волотомановичемъ; въ повъсти же города Ісрусалима—Волотомъ Волотовичемъ, именемъ, прямо напоминающимъ намъ древнихъ исполиновъ въ нашихъ мисахъ Волотовъ, и имя Волоса, переходящее иногда въ Волота. См. варіанты Голубиной книги въ Сборникъ духовныхъ стиховъ Варенцоза; Буслаева, Рус. Нар. Поэзія, стр. 455. На счетъ Волоса и Волотовъ, см. Русск. Народн. Праздники, Снегирева, III, стр. 159.

Ко второму типу принадлежать несчастныя плыницы подземныхь парей, жертвы, приносимыя водянымь змыямь, падчерицы, вытысняемыя изъ роднаго дома клеветою и обманомъ злой мачихи-колдуныи, наконецъ и царскія дочери, которыя содержатся за крыпкими замками, въ высокихъ теремахъ, строгими родителями, самовластно располагающими ихъ будущностію. Подобныхъ героинь приходится нашимъ богатырямъ большею частію увозить силой и тайно, и подвергаться за нихъ всымъ опасностямъ страшнаго преслыдованія ихъ грозныхъ властителей; такова супруга князя владиміра Афросинья или Апраксеевна, таковы и всы Елисаветы, Мареы и Алены прекрасныя нашихъ преданій. Всымъ имъ принадлежить по преимуществу этотъ послыдній эпитетъ прекрасныхъ, въ противоположность эпитета премудрыхъ царевенъ-навздницъ.

Какъ одному, такъ и другому типу свойственъ иногда какой-то оттънокъ колдовства, обращающій самихъ героинь въ прямыя чародъйки. Это чародъйство въ особенности обнаруживается въ ихъ таинственныхъ отношеніяхъ съ прилетающими къ нимъ или скрывающимися у нихъ огненными вмъями. Такова Маринушка въ эпосъ о Добрынъ, и Марія Бълый Лебедь, и Марья Марьишня, у которой, втайнъ отъ мужа ея Ивана паревича, содержится закованный Еракскій король.

Физическая необходимость этой космогонической связи, исчезая изъ народной памяти, придаетъ нашимъ героинямъ какой-то безнравственный колоритъ, поражающій насъ въ особенности въ былинахъ Владимірскаго цикла, столь глубоко проникнутыхъ христіанскимъ благочестіемъ, гдѣ, между тѣмъ, сама сказочная супруга Кіевскаго князя подаетъ намъ примѣръ, заслуживающій весьма справедливо оскорбительное прозвище, данное ей Добрыпей Никитичемъ въ концъ пѣсни про Алешу Поповича (\*).

Эта внезапная измъна супруги, безъ всякихъ особенныхъ сердечныхъ побужденій, супруги, любящей по видимому своего

<sup>(\*)</sup> Древи. Рус. стихотворенія Кирши Данилова, стр. 104.

мужа и вдругъ скрывающейся отъ него съ злѣйшимъ врагомъ его и хитрымъ образомъ старающейся предать супруга его сопернику, въ особенности ярко выразилась въ лицъ женъ Ивана Годиновича и Потыка Ивановича. Въ другихъ же сказкахъ таже необходимая измѣна и разлука совершается неволею, насильственнымъ возвращеніемъ героини къ прежнему грозному ея властителю, или изгнаніемъ ея изъ своего дома самимъ разгнѣваннымъ ея супругомъ.

- Сюда относится еще другая, главная черта чародъйства нашихъ героинь - это способность ихъ оборачиваться въ водяныя и пернатыя существа, какъ бълыя лебедушки, уточки, голубки, а иногда и лягушки. Эти обороты совершаются то волею самой чародъйки, то постороннимъ вліяніемъ на нихъ злыхъ колдуній, смотря по типическому существу самой героини; премудрая Василиса сама обращается то въ красавицу, то въ лягушку, скидывая и надъвая по волъ своей лягушачью свою шкурку, а угнетенная Аленушка постоянно обращается въ бълую уточку силою посторонней. Самый эпитеть премудрой носить уже въ себъ смыслъ не только хитрости, но и колдовства, потому что народейство, съ точки эренія язычества, какъ познаніе высшихъ сверхъестественныхъ силъ, именно и есть мулпрость по преимуществу: Но и въ самой воль премудрой Василисы чувствуется какая-то высшая необходимость, принуждающая ее до извъстнаго момента скрываться отъ возлю--бленнаго ея Ивана царевица (\*).

Эта безусловная необходимость разлуки или изміны вполнів осмысливается кореннымь космогоническимь значеніемь нашихы сказочныхь героинь, которыя, какы мы уже сказали, по юго-Славянскимы преданіямь, ничто иное, какы

<sup>(\*)</sup> Сида же принадлежить и сказка Фенисто-ясно-соколь-перушко, только въ этой сказка явно роли перемышаны, и перушко становится цареничемъ, которого приходится царевна отыскивать, когда дало должно быть наоборотъ, ибо самый оборотъ въ ясное перушко указываеть на типическую метаморфозу нашихъ героинь въ перпатыя существа.

Вилы, т. е. свътлыя божества жизненной силы природы во всёхъ ея земныхъ проявленіяхъ, такъ что героиня-Вила становится прямымъ олицетвореніемъ самой земли, какъ плодоносная супруга солнца. Подъ тяжкимъ покровомъ льда и снъга, земля представляется народному воображенію плънницей мрачнаго царства зимы; но когда весеннее солнце сограваеть ее своими жаркими лучами, воды освобождаются отъ ледяныхъ оковъ своихъ, и вся природа стремится къ плодотворному возрожденію, злое начало побъждается свътлымъ, и бракъ любящихся героевъ символизируетъ плодоносную силу земной природы въ лътнемъ періодъ; а когда настаетъ осень, снова земля скрывается отъ любящихъ объятій своего свётлаго супруга, и злое начало мрака и смерти береть снова верхъ, завладъваетъ красавицей-землею и умерщвляетъ плодотворную силу небеснаго свътила, покуда снова настанетъ весна и стихійный богатырь нашихъ сказокъ окончательно побъдитъ своего врага. Мы говоримъ «окончательно» относительно сказки, которая постоянно оканчивается торжествомъ свътлаго начала, и такимъ образомъ обнимаетъ собою періодъ времени болье годоваго цикла жизни земной природы, что, въроятно, объясняется примиреніемъ человъческаго самосознанія съ условно -- относительно вреднымъ только началомъ зимняго отдыха природы, на самомъ же дёлё необходимымъ для самой ея плодоносной произрастительности.

Точно также какъ богатырь-герой нашихъ сказокъ и супротивникъ его грозный огненный царь или змъй, оба выражаютъ собою одну и туже космогоническую идею солнца въ различныхъ его проявленіяхъ, точно также, признавая нашихъ героинь за олицетвореніе земли и природы вообще, мы въ двухъ различныхъ типахъ прекрасной и премудрой дъвицыплънницы и дъвицы-вольницы увидимъ ясныя выраженія двухъ главпыхъ фазисовъ годовой жизни земли, въ ея пассивномъ зимнемъ отдыхъ и въ ея творческой производительности лътняго періода.

Всѣ Феи, Эльфы, Норны и Вилы суевърныхъ разсказовъ всѣхъ Европейскихъ народовъ представляются большею частію воображенію въ видѣ трехъ дѣвственныхъ сестеръ, одаренныхъ вѣщею мудростію (\*). Подъ многоразличными именами управляютъ онѣ судьбой каждаго человѣка, охраняя его съ самой колыбели и своевольно прекращая нить его жизни, какъ Греческіе Парки и Сербскія Судицы.

Эта въщая тріада глубоко отозвалась и въ нашихъ простонародныхъ сказкахъ древнъйшаго періода, какъ благотворная наставница и путеводительница нашихъ баснословныхъ богатырей; иногда даже младшая сестра этой тріады сливается съ самой геропней разсказа въ одну личность. Когда Иванъ царевичъ, блуждая по подземельямъ, переходить изъ мѣднаго царства въ серебряное и изъ серебрянаго въ золотое, онъ находить въ каждомъ изъ нихъ по одной пленной красавиць, онь его радушно угощають, прячуть дозрительнаго и кровожаднаго своего властелина, и указывають ему путь другь къ другу; наконецъ, третья изъ нихъ соглашается полюбить царевича и бъжать съ нимъ, и, возвращаясь обратнымъ путемъ, онъ, вмъстъ съ ней, освобождаетъ и старшихъ ея сестеръ. Если же онъ злобнымъ коварствомъ своихъ братьевъ еще разъ низвергается въ пропасть, то уже съ одной своей Аленушкой, которая, съ этой минуты, совершенно самостоятельно отдёляется отъ своихъ сестеръ.

Въ сказкъ о Марьъ Марьишнъ тріада является сестрами Ивана царевича. Этихъ сестеръ берутъ себъ за-мужъ орелъ, соколъ и воронъ, а по другому варіанту—буря, громъ и градъ; по юго-Славянскому же предапію, эта тріада замъняется персонификаціями солнца, луны и вътра, или еще матерями солнца, луны и вътра, что сохраняетъ въ сказкъ женствен-

<sup>(\*)</sup> Калачова, Архивъ Истор. и Юрид. свъдъній, кн. 11 полов. 1, отдъл. 1, стр. 117, ст. Срезневскаго.

ность нашей тріады, и указываеть отчасти смысль того, что во многихь случаяхъ эта тріада представляется Русскому преданію подъ старческимъ видомъ трехъ сестеръ Яги-бабъ, пересылающихъ, поочередно, нашего богатыря отъ старшей къмладшей пыльов вотокимы трехъ

- Необходимо при этомъ замътить, что въ минической тріадъ Баба-Яга совершенно теряетъ злобное начало, приписанное ей тыми сказками, гды она является отдыльнымы лицомы и смъшивается народной фантазіею съ общимъ представленіемъ ведьмы-колдуньи. Это смешеніе понятій вероятно произошло отъ старческаго вида сестеръ, помогающихъ царевичу; но онъ, кромъ наружнаго вида своего и сердитаго голоса, ничего эловреднаго въ себъ не имъють, угощають весьма радушно своихъ Русскихъ гостей, топять для нихъ баню, и снабжають ихъ свъжими конями, совътами и разными чародъйными вещицами, при помощи которыхъ гость ихъ можеть отыскать себъ путь и доступь до околдованнаго царства, служащаго: цълію его богатырской поъздки. Вообще эта тріада въ нашихъ сказкахъ по видимому олицетворяетъ собою вспомогательныя воздушныя стихіи грома, бури, мятели, дождя, и по преимуществу вътра, какъ постараемся - это доказаты вы своемь мёстёг (\*). О и аниводан ата

#### ΥI.

Къ общему коренному разсказу всъхъ нашихъ героическихъ сказокъ и былинъ присоединяются иногда еще и частныя темы, въ которыхъ, при разоблаченіи ихъ истиннаго значенія, открывается тотъ же стихійный смыслъ, и которые являются, такимъ образомъ, иносказаніями одной и той же идеи. Изъ подобныхъ вводныхъ темъ весьма распространены между Нъмцами и Славянами повъствованія о злыхъ мачихахъ, задающихъ неисполнимые уроки своимъ падчерицамъ, кото-

<sup>(\*)</sup> О существованіи этой тріады въ Чешскихъ преданіяхъ см. Письма о Слав. Минол. Эрбена. Рус. Бесъда 1857 г., вн. IV, отд. II, стр. 83.

рыхъ онъ посылають зимою, въ трескучій морозь, въ темные льса за фіалками (\*), или съ порученіемъ къ злой Бабь-Ягь, съ коварною цьлію извести ихъ. Но добродьтель и невинная покорность бъдной жертвы всегда торжествують надъ жестокими замыслами мачихи, которая за свое зло расплачивается обыкновенно жизнію, когда возвратившійси издалека отецъ узнаеть объ опасностяхъ, которымъ подвергалась его бъдная спрота.

Въ другихъ сказкахъ злая въдьма, оклеветавъ молодую жену вь глазахъ мужа, заставляетъ его погубить или выгнать изъ дома супругу (беременную или съ новорожденными дътьми) и жениться на ней (въдьмъ); иногда же въдьма своимъ колдовствомъ удаляетъ молодую хозяйку съ дътьми, обращая ихъ въ пернатыя существа, а между тъмъ сама принимаеть образь жены, для того, чтобы жить съ ея мужемъ. Но чародъйныя дъти бъдной изгнанницы ростуть не по днямъ, а по часамъ, и какъ ни старается въдьма погубить ихъ, но и туть добродътель торжествуеть, и отець узнаеть дътей. а потомъ черезъ нихъ и бъдную мать, убиваетъ въдьму и заживаеть по прежнему съ своей женой. Эти падчерицы и изгнанницы всв постоянно носять на себе символическія признаки своей свътлой космогонической божественности. Бълной падчериць помогаеть въ заданныхъ ей урокахъ покойная мать въ видъ коровы (постоянная эмблема земли у всъхъ народовъ древности); но когда мачиха, узнавъ объ этой коровъ, ея заръзываеть, изъ костей ся, схороненныхъ дочерью, выростаетъ серебряное дерево съ золотыми яблочками, поддающимися только одной бъдняжкъ, вслъдствіе чего король и узнаеть объ ней и окончательно женится на бъдной спротъ. Въ сказкъ Три вьюноши рождаетъ Ивану-богатырю жена его дътей «по локтю ручки въ золотъ, по кольно ножки въ серебръ, по бокамъ часты звъзды, во лбу ясный мъсяцъ, на затылкъ красное солнце»; но злыя сестры родильницы замъняють ихъ щенятами, и разсерженный супругъ приказы-

<sup>(\*)</sup> Wensig Westslav Maerchenschaz, crp. 23.

ваетъ невинную жену закласть въ каменный столбъ (гробъ) (\*). Обыкновенно же оборачиваетъ злая вѣдьма нашу героиню въ бѣлую уточку, лебедушку, или серебряную голубку, что все одинаково указываетъ на Сербскую бѣлую Вилу съ преобладающимъ въ ней значеніемъ божества водяной стихіи. Если перевести смыслъ этихъ сказокъ на простой языкъ, то мы скажемъ, что мачиха—зимняя природа какъ ни старается извести плодотворную силу земной произрастительности (дѣти земли), весна беретъ свое, мачиха—зима гибнетъ, и супругъ—солнце открываетъ снова свои страстныя объятія покинутой имъ на время супругъ, то есть землъ.

Въ позднъйшихъ былинахъ нашей исторической эпохи вы. разилась таже мысль въ противоположной форм в жены, выходящей за-мужъ отъ живаго мужа, стихійнаго богатыря світа, уъхавшаго на долгое время въ дальнія страны на богатырскіе подвиги. Сюда же относится по видимому и пъснь: «Князь Романъ жену потерялъ», въ которой князь, заръзавъ свою жену неизвъстно почему, но въроятно вслъдствіе клеветы, скрываеть это убійство оть дочери своей Анны Романовны, которая дознается истины черезъ сизаго орла; орелъ приносить ей бълую ручку съ золотымъ перстнемъ, по которой она и находить все тёло матери у береговъ быстрой Смородины ръки. Хотя въ этой пъснъ мать уже не воскрешается, какъ въ древнейшихъ сказкахъ, но отыскивание ея тела въ водъ, появленіе орла, и вообще вся обстановка этого отрывка прямо указываеть на древнъйшую его тему, породившую и сказку про Ивашку Челнока, про Царевича Козленка и сестрицу его Аленушку, и всъ вообще Германскія преданія о лебединыхъ рыцаряхъ, и Славянскія о бълыхъ лебедяхъ и уточкахъ (\*\*).

Во всъхъ этихъ типахъ героиня разсказа соединяетъ въ

<sup>· (\*)</sup> Худякова, вып. 1, стр. 89; Аванассыва, вып. VI, стр. 356 и 358:

<sup>(\*\*)</sup> Афанасьева, Рус Сказки, вып. 1, стр. 4 п 5; Буслаева, Рус. Нар. Поэзія, ч. 1, стр. 315.

себѣ идею земли съ олицетвореніемъ влажной стихіи—воды, какъ главнѣйшаго начала всякой земной произрастительности. Олицетвореніе же земли въ образѣ злой мачихи, или старой вѣдьмы-колдуньи, въ нашей Русской народной фантазіи, сосредоточилось въ особениости въ Бабѣ-Ягѣ, въ ея позднѣйшей формѣ—уродливой и страшной людоѣдки.

По аттрибутамъ и признакамъ этого миеическаго существа, мы чуть ли не положительно можемъ считать Бабу-Ягу за стихійное изображеніе вётра, какъ помощника весенняго возрожденія природы, почему и Баба-Яга, въ ея древнійшемъ проявленіи, какъ вітра весенняго періода, постоянно доброжелательна къ стихійнымъ богатырямъ, а съ другой стороны, какъ разрушительная буря и грозная зимняя мятель, она же переходить въ злую відьму

Въ лѣсахъ болѣе всего слышится шумъ вѣтра, и Баба-Яга живетъ постоянно въ лѣсу и имѣетъ голосъ сердитый—вѣроятно намекъ на тотъ же шумъ. Фантастическое ея жилище на курьихъ ножкахъ, повертывающееся, подобно мельницѣ, по обычному приговору: «избушка, избушка стань къ лѣсу задомъ, а ко мнѣ передомъ»,—явная связь Бабы-Яги съ конемъ-вѣтромъ и ковромъ-самолетомъ, которыми она снабжаетъ своихъ любимцевъ; ея табуны, конные заводы и богатыя конюшни, наконецъ способность самой летать по воздуху, что совершается съ большимъ шумомъ, такъ что издали слышенъ полетъ ея: «Баба-Яга, костяная нога, въ ступѣ ѣдетъ, пестомъ погоняетъ, помеломъ слѣдъ заметаетъ» (српослѣдній стихъ съ выраженіемъ: метелица мететъ),—вотъ болѣе или менѣе главнѣйшіе признаки ея стихійнаго значенія.

Въроятно, въ значеніи зимней мятели и вообще зимы представляется Баба-Яга колдуньей-людовдкой, подобпо классическому мину о Сатурпъ, съъдающемъ собственныхъ дътей. Но если въ нашихъ сказкахъ Яга съъдаетъ своихъ дътей, то это уже позднъйшая прикраса разсказчика, желавшаго насолить чъмъ-нибудь злой въдьмъ; но дочери Бабы-Яги въ этомъ случаъ только замъна спасенной жертвы, какъ

камень, проглоченный Сатурномъ Значеніе же спасеннаго сына его переходить у насъ на бъдную сиротку, или украденнаго въдьмой Ивашку, олицетворяющихъ собою стихію свъта и теплоты, которыхъ зима напрасно старается проглотить и уничтожить.

Нельзя еще не замътить, для полной характеристики Бабы-Яги, что она всегда представляется замужней старухой, хотя мужъ ея намъ неизвъстенъ, и у ней три дочери Ягишни, въроятно раздъляющія съ матерью стихійное ея значеніе вътра, бури и мятели. Яга также представляется постоянно въ какихъ-то родственныхъ отношеніяхъ съ Кощеемъ безсмертнымъ, Адомъ Адовичемъ и другими грозными олицетвореніями зимняго солнца, почему и можно предположить, что, по космогоническому преданію, Баба-Яга въ значеніи земли, въ эпоху зимняго отдыха природы, полагалась супругой чародейнаго супостата нашихъ светлыхъ богатырей. Такимъ образомъ, изъ божества вътра и воздушной стихіи Баба-Яга переходить въ лицо тождественное съ мачихой-колдуньей, олицетворяющей зимнее состояние земли, въ противоположность светлой героине летняго плодородія. Сама же героиня, какъ мы видъли выше, выражая собою идею земли вообще, въ свою очередь распадается также на два типа пассивнаго и активнаго полугодія, такъ что личность падчерицы и вообще угнетенной красавицы-невольницы совпадаеть отчасти съ значеніемъ самой угнетательницы ея, въдьмымачихи, тогда какъ въ тоже время она служить ей антите-

#### VII.

Послъ солнца и земли играють, по видимому, самую важную роль, въ космогоническихъ въросознаніяхъ нашихъ предковъ, вътеръ и воздушная стихія вообще, прав для вости

Въ мірѣ физическомъ теплые весенніе вѣтры много вспомоществуютъ къ скорѣйшему растаянію снѣговъ и развитію растительной жизни; а первая громовая буря—знакъ окон-

чательнаго торжества теплыхъ дней. Вотъ почему и въ классическомъ миев о рождении Вакха, мать его Семела (отъ Санскритскаго shima, снъгъ) умираетъ отъ появления Юпитера во всей его славъ, то есть отъ перваго весенняго грома (\*).

У насъ первый громъ и первый дождь встръчаются народными повърьями съ радостными причитаньями, какъ върные признаки начавшейся весны. По Сербской миноологи Даміоновича (\*\*), приписывается въ супруги бога вътра Посвиста богиня весны Хора, которая, по имени своему, прямо указываетъ на Хорса, нашего Славянскаго Сатурна.

Вътеръ воскрешаетъ нашего Деміурга, Егорія Храбраго:

Отъ свята града Ерусалима
Поднималися вътры буйные:
Разносило йески рудожелтые,
Поломало гвозди полуженые,
Разнесло щиты дубовые,
Разметало доски жельзныя.
Выходиль Егорій на святую Русь;
Завидьль Егорій свъту бълаго,
Обогръло его солнце красное (\*\*\*\*).

Иванъ же царевичь выносится на свътъ Божій изъ мрачныхъ подземныхъ царствъ миоическимъ орломъ, служащимъ, какъ и итица вообще, и всъ фантастическіе звъри, одаренные крыльями, явнымъ олицетвореніемъ вътра; точно также приноситъ сизый орелъ княжнъ Аннъ Романовнъ бълую ручку ея убитой матери, чтобы она могла отыскать ея тъло.

Въ сказкѣ о Оедорѣ Тугаринѣ разсказывается, что онъ имѣлъ трехъ сестеръ: «Сдѣлалась буря, такой вѣтеръ, что Боже упаси, и слышитъ онъ голосъ: отдай за меня сестру свою старшую, а не то твою хату переверну и тебя убью; выводитъ Оедоръ сестру свою на крыльцо, ухватило ее вѣт-

<sup>(\*)</sup> Nork. Sistem der Mithologie. Leipzig, 1850, crp. 10.

<sup>(\*\*)</sup> Въра древности, стр. 164.

<sup>(\*\*\*)</sup> Ивсии Кирвенскаго, стр. 7.

ромъ, заревьло, загудьло да и унесло ее». Потомъ онъ такимъ же образомъ отдалъ другихъ сестеръ своихъ за-мужъ за градъ и за громъ. Въ сказкъ о Марьь Марьишнъ Иванъ паревичъ точно также выдаетъ сестеръ своихъ за орла, сокола и ворона: онъ гуляютъ въ саду, вдругъ набъгаетъ туча, и изъ нея налетаетъ на дъвицу птица-женихъ и уноситъ ее съ собою. Наконецъ, въ Хорватской сказкъ того же содержанія сестеръ героя крадутъ солнце, мъсяцъ и вътеръ. Также есть и Русская сказка, гдъ отецъ отдаетъ дочерей своихъ за солнце, мъсяцъ и за ворона вороновича, который явно также замъняетъ здъсь воздушную стихію.

Въ приведенныхъ варіантахъ помогаютъ, позднье, зятья нашему герою своей въщей мудростію, и воскрешають его

отъ смерти живою и мертвою водою.

Въ сказкъ о Иванъ Кручинъ выведены конь-вътеръ и конь-молніе; царевна-лягушка поручаеть буйнымъ вътрамъ заданные ей тестемъ уроки; въ Сербской сказкъ, наконецъ, является прямо вътеръ, подъ образомъ бурой кобылы: «to je bila bura ili veter» (\*). Въ нашихъ Русскихъ сказкахъ и историческихъ былинахъ этотъ образъ-наша «сивка бурка, въшая коурка» Ивана дурачка, и «бурочка косматочка троельточка» Ивана гостинаго сына. Богатырскій конь Добрыни Никитича и Ильи Муромца также встръчается иногда поль названіемь бурочки; но и безь этого эпитета легко узнается тотъ же конь нашихъ стихійныхъ героевъ по обычнымъ эпическимъ пріемамъ его: «Конь бѣжитъ, земля дрожитъ.... конь подъ нимъ, какъ бы лютый звърь.... конь осержается, отъ земли отдъляется, выше льса стоячаго, пониже облака ходячаго, горы и долы межъ ногъ пропускаеть, мелкія ръки хвостомъ заметаетъ... за ръку онъ броду не спрашиваеть, котора ръка цъла верста, а скачеть онъ съ берегу на берегъ». Конь Ильи Муромца первый скокъ даетъ на пятнадцать версть, а третьимъ скачкомъ подъ Черниговъ градъ становится. Въ Валахской сказкъ конь, спасающій геропню

<sup>(\*)</sup> Буслаева, Р. Н. Поэзія, ч. І, стр. 339; также Аоанасьева, Рус. сказки, вып. 2, стр. 181.

отъ преследующаго ея дракона, спрашиваетъ у своей всадницы: какъ дететь ему, быстротою ветра или мысли?

Въ одной изъ нашихъ сказокъ снабжаютъ сестры Яги удальца-мелодца конями съ двумя, четырьмя и шестью крылами (\*). По древнъйшему преданію, добывался, по видимому, богатырскій бурка изъ подземелья, гдъ онъ заключенъ былъ за чугунными дверями съ 12 замками (такъ, напримъръ, сказка о Иванъ крестьянскомъ сынъ), или его выслуживать приходилось у Бабы-Яги пастьбой ея табуновъ; доставался онъ тогда нашему герою еще маленькимъ жеребенкомъ, но стоило покормить его три дня на заръ травой, пропитанной медвяной росою, жеребенокъ возрасталъ и становился добрымъ богатырскимъ конемъ. Этотъ эпическій пріемъ сохранился и въ позднъйшихъ нашихъ пъспяхъ, указывая собою на могущество соединенныхъ силъ стихій влаги и огня, изображенныхъ здъсь росою и зарею.

Говорить Илья своему батюшкь:

Купи ты мив жеребенка шолудиваго, Корми его тестомъ пшеничнымъ и пой сытой медовою, Выводи кататься по три зари, по три утреппіл.

А Ивану гостиному сыну заказываеть самъ бурочка-косматочка: «Только меня води, по три зари медвяною сытой пой и сорочинскимъ пшеномъ корми». Сивку-бурку вызываетъ Иванъ дурачекъ изъ лѣсу молодецкимъ посвистомъ, богатырскимъ покликомъ. Обыкновенно же всадникъ, выбирая коня изъ конюшни царя-отца или Бабы-Яги, кладетъ руку на жеребца, и только тотъ, который отъ такой тяжести не спотыкнется, а только заржетъ, тотъ ему ивѣрный слуга (лубочная сказка объИлъѣ Муромцѣ). Богатырскій сивка-бурка постоянно сравнивается съ волкомъ въ выраженіи: «а конь подъ нимъ какъ бы лютый звѣрь», а въ сказкѣ Жаръ-Птица прямо замѣняется крылатымъ сѣрымъ волкомъ; волкъ же, какъ хищный и кровожадный звѣрь, принадлежитъ, по миеическимъ по-

<sup>(\*)</sup> Аванасьева, Р. сказки, вып. 2, стр. 79 и 181. Крылатые кони встрачаются также и въ Сербскихъ эпическихъ ивсняхъ.

нятіямъ древности, къ служителямъ зловредной силы Аримена и Тифона Египетскаго. У насъ на Руси много преданій о волкахъ небесныхъ, крадущихъ солнце и луну во время затменія (\*); волкъ обычный оборотень упырей и колдуновъ—Волкодлаковъ. Вообще этотъ переходъ коня въ лютаго волка указываетъ намъ на переходъ благотворнаго вліянія весенняго вътра въ зловредное его значеніе осеннихъ и зимнихъ бурь и мятелей.

Когда въ сказкъ о Марьъ Марьишнъ Еракскій король, узнавъ о ея бъгствъ съ Иваномъ царевичемъ, спрашиваетъ у своего въщаго коня, добытаго у Бабы-Яги: можно ли будетъ догнать бъглецовъ? конь отвъчаетъ: пусть пашню спашутъ, хлъбъ посъютъ, да сожнутъ, да смолотятъ, да пиво сварятъ, да пиво выпьютъ, тогда будетъ время въ погонь ъхать. Здъсь явное указаніе какъ на время года, когда совершается бъгство Маріи съ ея любимцемъ—до пашни, т. е. раннею весною, такъ и на время ихъ разлуки, когда наварится пиво, что народнымъ обычаемъ бываетъ всегда у насъ осенью.

Богатырскій конь-вѣтеръ постоянно добывается изъ подземелья, или отъ Бабы-Яги, происходя, такимъ образомъ, изъ зимняго періода, почему онъ, какъ конь, имѣетъ много сходства и съ огненнымъ змѣемъ (олицетвореніемъ зимняго царства): «Зрякаетъ бурка по туриному, шипъ пускаетъ по змѣиному, изъ ушей дымъ столбомъ, изъ ноздрей пламя пышетъ». Это прямо ужъ конь не православнаго богатыря, а супротивника его Тугарина Змѣевича.

Впрочемъ, такое смѣшеніе значеній пало на долю не одного огненнаго коня, но и самого его всадника Тугарина. Русскій богатырь Алеша Поповичъ, побѣдитель Тугарина Змѣевича, замѣняетъ его значеніе въ полюбовныхъ своихъ похожденіяхъ; съ другой стороны, въ сказкѣ Оедоръ Тугаринъ(\*\*),

<sup>(\*)</sup> Зооморенческія божества, Аванасьева, Отеч. Записки 1862 г.

<sup>(\*\*)</sup> Не Өедоръ ли Тиронъ, о которомъ существуетъ пъснь въ изд. Киръевскаго. Еще упоминается въ одной сказкъ на ряду съ Добрыней и Ильей Муромцемъ (Аванасьева сказки, вып. 2; стр 9) про богатыря Оедора Лыжникова.

это имя замъняетъ собою обычнаго Ивана царевича, такъ что Тугаринъ является здёсь побёдителемъ змёя, когда, напротивъ, имя Өедора переходитъ въ позднъйшихъ былинахъ (объ Иванъ Годиновичъ) на Литовскаго царскаго сына, для котораго измѣняетъ Настасья Дмитровна своему супругу, подобно какъ Апраксеевна, жена Владиміра, влюбляется въ Алешу Поповича, такъ что и Алеша и Оедоръ оба играютъ здъсь роль Огненнаго змъя, Идолища, Кощея, Тугарина, Еракскаго короля и прочихъ олицетвореній зимняго періода. Кромѣ Бабы-Яги и огненнаго коня Тугарина Змѣевича, выразился еще зловредный моменть воздушной стихіи въ образъ Соловья-Разбойника, плъненнаго и убитаго Ильею Муромцемъ. Что Соловей-Разбойникъ птица-человъкъ (крылатый), на то указываетъ не только его имя, но и гивэдо его на девяти дубахь; живеть онь, подобно Бабъ-Ягѣ, въ непровзжихъ лъсахъ, и, подобно богатырскому коню, «пускаетъ шипъ по змѣиному, зрякаетъ по звѣриному» (по туриному), и однимъ могучимъ посвистомъ своимъ убиваетъ онъ все, что ни пробъгаетъ или пролетаетъ около его гнъзда. Этотъ свистъ ничто иное, какъ эпическое изображение бури; отсюда и имя Славянскаго бога вътра и бури — Посвистъ или Похвистъ. Народное суевъріе съ свистомъ вообще соединяеть какое-то понятіе нечистой силы: кто безъ нужды свистить, самъ себъ бурю на голову насвистываеть, завъряють наши старожилы.

### VIII.

Зимнее полугодіе, съ своими длинными ночами, морозами и безплоднымъ отдыхомъ всякой земной произрастительности у всъхъ народовъ древности соединяло въ себъ понятіе враждебной разрушительной силы: смерти, мрака и безплодія. Изъ этого періода освобождается природа весною возрожденіемъ, воскресеніемъ всего плодотворнаго, свътлаго, добраго и жизненнаго. Эти понятія равно относятся и къ

землъ и ел произрастительности, какъ и къ небесному свътилу, свътящему весною съ новой простию, съ новымъ плодотворящимъ жаромъ. Вотъ почему всѣ боги солнца рождаются отъ ночи и мрака, выходять изъ темныхъ пещеръ на небесное свое парствованіе, какъ новое солнце, послъ эимняго солнцеповорота, постепенно освобождается отъ долгихъ ночей зимняго полугодія. Индейскій Шива родился на горъ Меру въ пещеръ, называемой Ниша, почему онъ, между прочими именами, встрвчается и подъ названіемъ Дева-Ниша; точно также родился въ пещеръ острова Наксоса Греческій Вакхъ, и въ пещеръ острова Крита воспитывался, скрытый отъ отца своего, Зевесъ. Великій Персидскій Деміургъ Митрасъ почитался сыномъ священной горы Алборда; въ символической пещеръ убиваетъ онъ быка Абудада, хранителя съмянъ всего живущаго, и эта пещера, гдъ находится быкъ, ничто иное, какъ зима. Изъ нея выходитъ солнце при зодіакальномъ знакъ быка, кровію котораго Митрасъ оплодотворяетъ весною землю (\*). Если обратимся къ нашимъ Русскимъ сказкамъ и былинамъ, мы увидимъ Добрыню убивающимъ въ бълокаменной пещеръ лютаго Змъл-Горынчища и освобождающимъ изъ плъна свою тетку, прекрасную Марью Дивовну. Также Оедоръ Тиронъ-

> Во тъ во пещеры бълы каменныя, Онъ увидълъ свою родиму матушку У двенадсяти зміюношевъ на съъденіи, Сосутъ ел груди бълыя.

Точно также освобождаеть, по разнымь варіантамь собственно одинакой сказки, Ивань царевичь трехь плінныхь царевень изъ подземнаго царства Огненнаго царя или многоглаваго зміня. Это подземное царство раздінляется обыкновенно на три: міндное, серебряное и золотое; входь вь это царство закрывается ограмнымь камнемь, который только наисильнійшій богатырь въ состояніи съ міста

<sup>(\*)</sup> Guigneaut: Religions de l'autiquité, III, exp. 355.

сдвинуть. Большею частію, при самомъ выходѣ изъ подземелья, по лукавству своихъ старшихъ братьевъ, Иванъ вторично низвергается въ пропасть; но тутъ всегда находится къ услугамъ его какая-нибудь чародѣйная птица, которая выноситъ его на своихъ крыльяхъ на землю Русскую. Есть одна сказка, въ которой Иванъ царевичъ самъ, до совершеннаго возраста своего, воспитывается въ каменныхъ палатахъ, лишенныхъ дневнаго свѣта.

Вообще палаты, какъ противоположность чистаго воздуха сада и поля, принимають отчасти значеніе темной и мрачной темницы; такими являются палаты подземпыхъ царствъ, и тъ, гдъ содержатся плънныя красавицы—

Свътъ Наталья Збородовична; Сидитъ она во высокомъ теремъ, Сидитъ, заперта двумя дверями, Она замкнута тремя ключами; Ее красно солнушко не огръетъ И буйны вътры ее не обвъютъ, Ясной соколъ мимо терема не пролетитъ, На добромъ конъ мимо молодецъ не проъдетъ.

### Или въ другомъ мъстъ:

Сидитъ Афросинья въ высокомъ терему За тридесять замками булатными; Буйны вътры не вихнутъ на нее, Красное солнце лица не печетъ; Двери у палатъ были желъзныя, А крюки, пробои по булату злачены.

Въ другихъ сказкахъ блужданія Ивана царевича по подземельямъ замѣняются непроъзжими дорогами чрезъ безконечные дремучіе лѣса, гдѣ, вмѣсто прекрасныхъ царевенъ, помогаютъ ему и указываютъ путь три сестры Бабы-Яги.

Точно также и Илья Муромецъ продагаетъ себъ путь «чрезъ тъ лъса Брынскіе», гдъ царствуетъ Соловей-Разбойникъ. На ряду съ пещерами, подземельями и лъсами, въ одина-

комъ съ ними символическомъ значеніи, являются въ нашихъ пъсняхъ глубокіе погреба, а иногда колоды бълодубовыя. Такъ Егорія Храбраго

> Посадили во глубокъ погребъ: Закрывали досками желъзными, Задвигали щитами дубовыми, Забивали гвоздями полужеными, Засыпали песками рудожелтыми.

Въ Германо-Славянскихъ преданіяхъ, эмѣи и драконы, обитающіе въ пещерахъ, хранятъ въ нихъ большія богатства, лежатъ на ложахъ чистаго золота. У насъ злато-серебро прозывается змѣиною крылицею; также въ нашихъ былинахъ глубокіе погреба всегда наполнены несмѣтными сокровищами, а именно: золотомъ и серебромъ.

Позднъе, подъ вліяніемъ обыденной жизни, получили, конечно, эти погреба значеніе кладовыхъ; но первобытное ихъ значеніе глубже, и искать его слъдуетъ въ тождествъ ихъ съ бълокаменными змъиными пещерами. Также получиль глубокій погребъ значеніе темницы Ставра боярина, и даже Илью Муромца запираетъ разгнъвавшійся Владиміръ въ глубокіе погреба. Точно также, по варіанту о Дунаъ Ивановичъ, Литовскій царь, отецъ княгини Опраксіц (будущей жены Владиміра), разгнъванный сватовствомъ Дуная, закричаль:

Ай же вы, Татаровья могучіе! Возьмите Дуная за былы руки, Сведите Дуная во глубокъ погребъ, И заприте рышотками жельзными, Досками дубовыми, И засыпьте песками рудожелтыми; И пусть-ка во Литвы погостить, Во погребу посидить (\*).

Наконецъ былина про Потыка или Потока Михайла Ива-

<sup>(\*)</sup> Рыбникова писни, стр. 151 и 181.

новича разсказываетъ намъ, какъ онъ живой сошелъ въ могилу съ трупомъ жены своей Авдотьи Лиховидьевны:

И тутъ Потокъ Михайло Ивановичъ Съ конемъ и сбруею ратною Опустился въ тоежъ могилу глубокую И заворочали потолокомъ дубовыимъ И засыпали песками желтыми.

Тутъ въ могилу пришелъ змѣй, Потыкъ его убилъ, помазалъ имъ тѣло жены своей, и тѣмъ возвратилъ ей жизнь; по другому варіанту, онъ змѣя послалъ за живой и мертвой водою, и ею воскресилъ Марью Бѣлаго Лебедя; по этому варіанту (\*), онъ, по смерти жены, приказалъ сколотить домовище великое, чтобы въ одно домовище двоимъ лечь, а по другому—

> "Сдълайте (приказываетъ Потыкъ) колоду бълодубовую, Чтобы двумъ въ колоды стоя стоять, А двумъ въ колоды сидя сидъть, И двумъ въ колоды лежа лежать". Къ той колодъ приплыла змъя подземельная И проточила колоду бълодубовую И ладала ссоть тъло мертвое (\*\*).

Колода бълодубовая—обычное эпическое выражение для гроба; въ такомъ значении принимается колода и у Нестора. Точно также въ другихъ пъсняхъ читаемъ:

И по славныя по матушкѣ Пучай-рѣкѣ Плыветъ-то колода бѣлодубовоя: На этой колоды бѣлодубовой, Сидѣла на ней бѣлая лебедўшка

#### Или:

Смотритъ: плыветъ на другой сторонъ колода бълодубовая, И взмолилася Марья той колодъ бълодубовой: Ой же ты колода бълодубовая,

<sup>(\*)</sup> Рыбникова пъсни, стр. 206, 209 и 218.

<sup>(\*\*)</sup> Вспомнимъ выраженіе: змъя подколодная.

Перевези же меня чрезъ быстру рѣку. Да выйду на святую Русь.

По случаю этой последней песни замечаеть г. Буслаевь: «Известно, что древнейшій обрядь похоронь совершался спущеніемь мертвеца на воду въ ладье. На чемь, вероятно, основывается древне-Чешское выраженіе: идти до навы, т. е. до корабля» (\*). Не этимъ ли объясняется выраженіе: «и приплывала змея подземельная», по первому взгляду носящее въ себе странное противоречіе, такъ что можно бы предположить, что колода, въ которой сидель Потыкъ съ трупомъ жены своей, была спущена на воду.

Между многоразличными разсказами про убіеніе Ивана богатыря, своими братьями, есть также и то преданіе, что, разрѣзавъ его тѣло на мелкія части, они положили его въ смоляную бочку и бросили въ море (\*\*). Это невольно напоминаетъ намъ убійство Озириса, котораго тело, положенное въ ящикъ, брошено было Тифономъ въ Нилъ: вышлыль въ море и присталь къ Финикійскому берегу города Библоса. Про этоть ящикъ разсказывается, что Тифонъ велёлъ его изукрасить чрезвычайно изящно и богато, и сталъ имъ хвастаться на одномъ пиру, на которомъ присутствоваль и Озирись, и туть же объявиль Тифонъ, что подарить его тому, кому придется по мерке; все стали по очереди ложиться въ ящикъ, но пришелся онъ по мъркъ одному Озирису, для котораго и былъ приготовленъ; какъ только Озирисъ улегся въ немъ, Тифонъ захлопнулъ крышу и бросиль ящикъ въ Нилъ. Замъчательно, что въ Русской нашей былинъ (\*\*\*) попадается на пути двумъ богатырямъ, Святогору и Ильъ Муромцу, большой гробъ:

<sup>(\*)</sup> Рус. Нар. Поэзія, ч. І, стр. 427.

<sup>(\*\*)</sup> Марья Марьевна. Сказки, изд. 1838 г. у Евреинова въ Мосявъ, стр. 531.

<sup>(\*\*\*)</sup> Рыбникова пфени, стр. 40.

Навхали путемъ-дорогою на великій гробъ, На томъ гробу подпись подписана: "Кому суждено въ гробу лежать, Тотъ въ него и ляжетъ". Легъ Илья Муромецъ: Для него домовище и велико, и широко. Ложился Святогоръ богатырь: Гробъ пришелся по немъ. Говоритъ богатырь таковы слова: "Гробъ точно про меня дъланъ. Возьми-тко крышку, Илья, Закрой меня".

Въ сказкъ Три вьюноши оклеветанная супруга закладывается въ столбъ каменный, съ окошечкомъ для подачи пищи, а по другимъ варіантамъ зарывается въ мать-сыру землю до пояса; подобному же наказанію подвергается отъ каликъ перехожихъ и Касьянъ Михайловичъ за наведенную на него напраслину со стороны княгини Апраксеевны. Есть, наконецъ, и Хорутанская сказка, по которой герой, подстерегшій купавшихся Вилъ, взятъ былъ ими и посаженъ въ дупло, гдѣ кормили онѣ его сахаромъ (\*).

Вст эти заточенія въ мрачные погреба, закапыванія и закладыванія въ землю, столбы или колоды, низверженія въ подземныя пропасти и плтненія въ мрачныхъ пещерахъ—многоразличныя иносказанія одной коренной мысли: соннаго отдыха земной природы, и охлажденія солнечныхъ лучей во время зимняго періода.

Туже мысль выражаеть убіеніе нашего Ивана царевича братьями, разръзавшими его тъло на мелкія части, что вполнъ уподобляеть его смерть съ древнъйшимъ преданіемъ объ Озирисъ и Адонисъ. Въ Греческомъ миеъ Уранъ изуродывается прежде, чъмъ низвергается съ своего небеснаго престола, а часть его тъла, упадшая въ море, порождаеть богино любви (Венеру), и точно тъмъ же эротиче-

<sup>(\*)</sup> Буслаева, Рус. Нар. Поэзія, ч. 1, стр. 346.

скимъ представленіемъ становится Ниль эмблемою всеоплодотворяющаго Озириса. Въ Валахской скаскъ о Флоріанъ, растерзанное на тысячи кусковъ, тъло его разбрасывается около озера, гдъ купающіяся ночью Вилы находять его сердце въ самой водъ, собирають по берегу остальныя части его тъла, и тъмъ возвращають ему жизнь.

Возвращенный къ жизни подобнымъ же образомъ, Иванъ царевичъ обыкновенно восклицаетъ: какъ долго я спалъ! И дъйствительно, чародъйный, непробудный сонъ принадлежитъ въ нашихъ сказкахъ къ эпическимъ пріемамъ, выражающимъ собою сонъ природы зимой до извъстной указанной минуты ея весенняго пробужденія.

Въ одной Сербской сказкъ герой ея, разлученный съ своей невъстой чародъйствомъ злой колдуньи, доъхалъ до одного озера, гдъ каждый день купались девять павнъ, между которыми скрывалась и его возлюбленная; но когда онъ прилетали, на царевича нападалъ непробудный сонъ: восемь павнъ купались, а одна садилась къ нему на коня, миловала царевича, но не могла его добудиться. Въ стихъ о Елизафетъ прекрасной, спасенной Егоріемъ отъ лютаго морскаго звъря, читаемъ:

Тогда молодая прекрасная, Зм'яя лютаго испугалась, Не посм'яла разбудить Егорія храбраго; Она плакала з'яло рыдала, Обранила свою слезу святому на б'яло лицо, Отъ того святой просыпается, и пр.

Тотъ же самый случай встръчается и въ нашихъ простонародныхъ сказкахъ, напримъръ: Мареа царевна (\*), чтобы разбудить, при появленіи змѣя, заснувшаго на колъняхъ ея Ивана царевича, принуждена ножичкомъ ранить его въ щеку, чъмъ и узнаетъ позднъе своего избавителя, по оставшемуся шраму на лицъ его. Въ другой

<sup>(\*)</sup> Аванасьева, Рус. сказки, вып. И, стр. 56.

же сказкв о Фенисто-ясно-соколь-перушкв, царевна вздить добывать своего улетвышаго соколь-перышка (царевича). Ей нужно увидать его одного ночью, чтобы онъ призналь ее; но онъ въ своемъ царствв женать на другой, и приходится нашей царевив проситься у супруги его переночевать въ его опочивальнв, на что супруга три ночи сряду соглашается изъ-за чародвиныхъ подарковъ, но царь такъ крвпко спить, что наша героиня только на третью ночь въ состояни его добудиться.

Космогоническому значенію пробужденія героя отъ чародійнаго сна соотвітствуеть и такъ называемый сидень Ильи Муромца и Ивана крестьянскаго сына въ лубочной сказкі подъ этимъ заглавіемъ (\*). Сидень именно лишеніе всякаго движенія и совершенное безсиліе и оніменіе, изъ коего разомъ выходить Илья на богатырскіе свои подвиги.

Сну и сидню соотвётствуеть также и отъёздь на дальніе ратные подвиги, и всякаго рода удаленія и разлуки. Мачиха старается погубить свою падчерицу во время отъёзда купца, мужа ея, на дальнюю ярмарку; жена Добрыни Никитича за-мужъ идеть за Алешу Поповича во время отлучки супруга; въ отсутствіе Марьи Марьишни (а въ Сербской сказкъ—соотвётствующей ей Вилы) освобождается закованный у ней Огненный царь неосторожнымъ непослушаніемъ царевича и увлекаеть съ собою Марью Марьишню.

Во всёхъ этихъ преданіяхъ о сидняхъ, плѣнѣ и временной смерти, нельзя не обратить вниманія на явное содійствіе водяной стихіи при возвращеніи жизни или свободы. Живая и мертвая вода сростаютъ члены ростерзаннаго Ивана царевича; Илью Муромца калики перехожіе тѣмъ излечиваютъ отъ тридцатилѣтняго сидня, что заставляютъ его испить ковшикъ воды, и съ каждымъ новымъ ковшикомъ выростаетъ и богатырская сила нашего героя. Совершенно тоже расказывается и про Ивана крестьянскаго сына въ упомянутой выше лубочной сказкѣ, когда въ другомъ варі-

<sup>(\*)</sup> Пъсни Киръевскаго, вып. 3, стр. XXIII.

анть чародыйный старичекь поить царевича виномъ, и тымь одаряеть его неимовырной силой. Этоть же старикь представленъ въ началъ сказки закованнымъ въ темницъ у отца царевича; онъ просить черезъ окошечко тюрьмы у проходящаго Ивана дать ему напиться, и выпивъ поданную ему воду, вдругь освобождается отъ оковъ и плена. Точно также и Еракскаго короля (Огненнаго паря) застаетъ Иванъ во дворцѣ жены своей Марьи Марьишни окованнымъ девятью обручами, которые всв распадаются, какъ только царь вкушаетъ поданной ему Иваномъ воды. Царевичъ Флоріанъ (Валахской сказки) и соотвътствующий ему въ Русскихъ сказкахъ Иванъ Водовичъ, оба зарождаются отъ чародъйной воды, выпитой ихъ матерями. Въ сказкъ Настасья Адовна, преследованный тестемъ своимъ Иванъ богатырь оборачивается въ прудокъ, а жена его въ уточку; супругъ лягушки добываеть ее въ мокромъ болоть, а Михайло Потыкъ Ивановичь встрвчаеть свою суженую на морв въ видв бълаго лебедя. Понятіе о земль и ея плодородіи постоянно связывается, такимъ образомъ, съ понятіемъ влажной стихіи воды и сырости, отъ чего въроятно и наше эпическое выражение: мать сыра земля.

Во снѣ и смерти, сиднѣ и разлукѣ, чувствуется какой-то свыше предназначенный неминуемый срокъ. Яснѣе выражается это въ сказкѣ о царевнѣ лягушкѣ, которая, когда мужъ сжигаетъ ея лягушачью шкурку, прямо упрекаетъ его за то, что не могъ дождаться уже близкаго времени, когда бы она сама сложила съ себя этотъ уродливый видъ, и въ наказаніе его нетерпѣнія восклицаетъ: теперь ищи меня за тридевять земель, и разлучается съ нимъ.

Какъ лягушачья шкурка скрываетъ человъческій образъ Василисы, такъ въ Дъвъ-Лебедъ человъческая ея форма зависитъ отъ бълой ея сорочки или золотой цъпи: если, во время ея купанія въ ръкъ лебедемъ, украсть эту сорочку, или чародъйную цъпь, то Дъва-Лебедь уже навсегда должна оставаться въ этомъ пернатомъ видъ.

Чрезвычайно любопытно сравнить съ этимъ повърьемъ

приведенный професоромъ Буслаевымъ разсказъ старинной Французской легенды XIII зъка: Lai du Bisclavaret. Бисклаваретомъ называется въ Британіи человѣкъ, оборачивающійся въ волка (Волкодлакъ). Такимъ Бисклаваретомъ былъ нъкій богатый баринъ Британіи; когда онъ, по любви своей къ женъ, признался ей въ этой тайнъ, и она ласками своими выманила отъ него, гдъ онъ оставляетъ, при оборотъ, свое человъческое платье, она украла это платье, и мужу ея пришлось бы навсегда оставаться волкомъ, если бы стеченіемъ обстоятельствъ онъ не быль взять ко двору короля, гдв вель себя весьма тихо, и только два раза показалъ свою волчью натуру, бросившись разъ на мужа жены своей (вышедшей замужъ после кражи платья), а другой разъ на самую жену свою, у которой откусиль нось. Последній случай возбудиль подозренія; ее подвергли допросамъ о кончинъ ея перваго мужа, и, узнавъ всю правду, вытребовали отъ нея его платье, и тъмъ Бисклаварету возвратили прежній человыческій образь (\*).

Всь эти преданія указывають намь на оборотень, какь на простое переряженіе; дійствительно, оборотень есть ничто пное, какъ чародъйное переряжение человъка въ звъря. Почему, въ космогоническомъ смыслъ своемъ, въ нашихъ сказкахъ оборотень имъетъ съ переряжениемъ одинакое значе-Китоврасъ, оборачивающійся каждую Парь въ звъря, днемъ снова принимаетъ человъческій образъ; златовласый царевичь Димитрій міняется одеждой пастухами н надъваеть на голову воловій пузырь для того, чтобы скрыть свое царское происхождение; Алеша Поповичъ мъняется одеждами съ каликой перехожимъ, чтобы подъ этимъ платьемъ неожиданно напасть на Тугарина Змъевича. Воскресшій Иванъ царевичь и возвращающійся домой Добрыня Никитичъ, оба являются подъ видомъ каликъ и нищихъ на парскомъ пиру, гдв празднуется свадьба ихъ женъ. Наконецъ, и принятіе на себя Иваномъ богатыремъ вида необтесаннаго дурачка, крестьянского сына, все тотъ же имбетъ смысль сна, сидня, или переряживанія другихъ сказокъ.

<sup>(\*)</sup> Буслаева, Рус. Н. П., ч. І, стр. 345. П. 3.

Роскошно-цвътущая земля лътняго періода оборачивается зимою въ безплодную снъжную равнину, а солнце скрываетъ, подъ темнымъ покровомъ ночи и пасмурныхъ и короткихъ зимнихъ дней, оплодотворяющую силу жаркихъ лучей своихъ, вотъ главный символическій смыслъ всъхъ этихъ, между собою тождественныхъ, иносказаній одной общей космогонической истины.

Едва ли не отсюда произошли и обрядныя наши святочныя переряживанья, совпадающія съ древнимъ праздникомъ зимняго солнцеповорота. Римскія Сатурналіи были праздникомъ рабовъ, гдъ господа въ эти дни служили своимъ рабамъ: это, если можно такъ выразиться, нравственное переряжение жизни на выворотъ. Замъчательно также, что главныя переряженія нашихъ святокъ состоять или въ надъваніи платья на вывороть, или переряженіи мужчинь въ женщинь, и наобороть, Есть народное повърье, что въ день зимняго солнцеповорота солнце наряжается въ праздничный сарафанъ и кокошникъ, изъчего не следуеть заключать, чтобы солнце почиталось въ древней Руси женскаго рода (\*); это, напротивъ, тотъ же обрядъ переряживанія жизни на вывороть, заставляющій мужчинь надъвать сарафаны, господъ прислуживать рабамъ своимъ, а волкодлаковъ мѣнять свой человѣческій образь на волчій.

И такъ, пещеры, подземелья и могилы, временная смерть, сонъ и сидень, отъвздъ, оборотень и переряживаніе, въ смыслѣ нашихъ миеическихъ преданій—однозначащія аллегорическія формы одной общей мысли, одного общаго явленія ночи и зимняго отдыха природы, которымъ противопоставляются, какъ ихъ антитезисы, всѣ символы и эмблемы свѣта и жизни, дня и лѣта.

<sup>(\*)</sup> Сахарова, Сказанія Рус. народа, ч. П, кн. 7, стр. 69.

Олицетвореніемъ дня и лъта въ нашихъ сказочныхъ преданіяхъ служить все світлое, блестящее и пылающее, также какъ и эпитеты огня и свъта-красный и бълый цвътъ, красное солнце, бёлый свёть. Солнце изображается у нась въ колесницъ, запряженной бълыми конями; всъ божества солнца и свъта, въ благотворномъ его вліяніи на землю, изображаются бёлыми, какъ напр. Сербскія бёлыя Вилы и западно-Славянскій Бізлбогъ. Но главной эмблемой солнца служать постоянно оружіе и золото, сила и храбрость, блескъ (слава) и богатство. Въ нашихъ Русскихъ сказкахъ въ особенности отозвалось значеніе золота (\*). Оно своимъ блескомъ, какъ огонь своимъ жаромъ, олицетворяетъ идею солнца, почему этотъ металль въ тъсной связи и съ огнемъ. Къ золоту, по подобію его съ огнемъ, относятся выраженія сухаго (т. е., изсущающаго) и краснаго, и объ немъ употребляется глаголъ горъть (золото горитъ), почему и птица златокрылая (по Германскому преданію) у насъ получила имя Жаръ-Птипы, а волотое ложе, на которомъ лежитъ драконъ, на Нъмецкомъ языкъ называется Feuerabett; напротивъ, загадка: чернецъмолодець по кольно въ золоть стоить означаеть горшокъ въ жару.

Связь золота съ огнемъ объясняетъ намъ и связь его съ огненными змъями, хранителями подземныхъ кладовъ и щедрыхъ раздатчиковъ денегъ (золота) своимъ приверженцамъ. Отсюда, быть можетъ, и баснословныя богатства нашихъ богатырей объясняются тъмъ, что значение золота переходитъ отчасти и на другие металлы, драгоцънные камни и на деньги вообще. «Що горитъ безъ пламени?» отвътъ— «гроши», т. е. деньги.

Замъчательно при этомъ, что эти богатства, какъ видъли выше, постоянно хранятся, у нашихъ баснословныхъ богачей, въ глусокихъ погребахъ, какъ у змъевъ они находятся въ бълокаменныхъ пещерахъ Золото, зарытое въ мрачныхъ

<sup>(\*)</sup> О золотъ въ значени солнца см. Аванасьева ст. въ Архивъ Кадачова, кн. II, отд. VI, стр. 10, и кн. III того же Архива.

пещерахъ (представителей зимняго періода), лишенное своего блеска и пользы относительно человъка, есть тотъ же миоъ солнечныхъ лучей, плъненныхъ мракомъ и холодомъ ночи и зимнихъ морозовъ.

Въ юго-Славянскихъ сказкахъ принимаютъ иногда самыя свътила—солнце, мъсяцъ и звъзды—непосредственное участіе въ дъйствіяхъ разсказа; у насъ же на Руси сохранились отъ этого древнъйшаго преданія только не многіе обломки въ повърьяхъ о царственныхъ палатахъ и золотой колесницъ солнца, да еще въ дътской пъсни, гдъ солнце представляется выглядывающимъ изъ окошечка:

Солночко, солночко, Выгляни въ окошечко, Твой дътки плачутъ, и проч.

Наконецъ, попадаются въ сказкахъ солнечные города и подсолнечныя царства, государства. Это страна въчнаго свъта, въчнаго дня и лъта, куда постоянно стремится нашъ Русской Деміургъ, черезъ темные лъса и мрачныя подземелья; тутъ находитъ онъ и возлюбленную красавицу, и живую и мертвую воду, и златогриваго коня, и яблоки золотые, и жаръ-птицу, которые ничто иное, какъ признаки и эмблемы одного и того же понятія о теплъ и свътъ.

Въ этомъ-то золотомъ царствъ дня и лъта и тъ чудныя палаты, которыя намъ описываетъ пъснь:

Хорошо въ теремахъ изукрашено: На небъ солнце—въ теремъ солнце, На небъ мъсяцъ—въ теремъ мъсяцъ, На небъ звъзды— въ теремъ звъзды, На небъ заря—въ теремъ заря И вся красота поднебесная.

Въ позднъйшемъ примънении своемъ къ прославлению домохозяевъ измъняется тотъ же мотивъ на пъснь:

> ...Три терема стоять: Первый теремъ—красно солночко, Второй теремъ—ясный мъсяцъ,

Третій теремь—часты зв'язды. Первый теремь—хозяинь въ дому, Второй теремь—хозяющка въ дому, Третій теремь—малыя д'ятки, и пр.

Подобно какъ въ приведенной выше пъснъ солнце представляется выглядывающимъ изъ окошечка, соотвътствуетъ этому представленію въ былинахъ косящатое окошечко, изъ котораго выглядываеть то Владиміръ красное солнышко Кіевскій, то царевна красна-дівица. Окно собственно око дома; черезъ него проникаютъ первые лучи восходящей зари во мракъ каменной палаты, точно также какъ заря филологически сродна взору, то есть: заря-первый взглядъвосходящаго солнца, почему, по Голубиной книгъ, заря произошла отъ очей Божінхъ. Преследуемый Ведьмой, Иванъ царевичъ подъбажаетъ къ терему солнечной сестрицы: «Солнце, солнце, отвори оконце», взываетъ онъ; солнцева сестрица отворила окно и царевичъ вскочилъ въ него вмъстъ съ конемъ (\*). Царевна-лягушка, призывая себъ на помощь буйные вътры, отворяеть окно и черезъ окно даеть свои чародъйныя приказанія. Вообще окно есть переходный пунктъ отъ мрака къ свъту.

Такимъ же выходомъ изъ баснословныхъ подземелій на свѣжій воздухъ и Божій свѣтъ является нерѣдко зеленый садъ, какъ противоположность запертыхъ, душныхъ палатъ, и постоянно служить эмблемой вѣчно-цвѣтущей природы—весны и лѣта.

Уже въ Греческой минологии встрвчаемъ мы знаменитый садъ Гесперидовъ съ золотыми яблоками, охраняемыми страшнымъ дракономъ Ладонъ, котораго Геркулесъ принужденъ былъ убить для того, чтобы овладъть чародъйнымъ яствомъ; точно также и въ нашихъ сказкахъ охраняетъ (или крадетъ) эти плоды жаръ-птица или многоглавый змъй, котораго побъждаетъ нашъ туземный богатырь Иванъ царевичъ. Въ этихъ садахъ находятся и выходы изъ подземныхъ царствъ

<sup>(\*)</sup> Аванасьева сказки, вып. 6, стр. 282.

въчнаго мрака, и сады эти являются, такимъ образомъ, какъ бы выходомъ изъ грознаго періода зимы и холода на свъжій весенній воздухъ и плодотворную теплоту свътящаго солнца.

Весна неразрывно связывается въ понятіяхъ человѣка съ любовію, въ обширномъ смыслѣ всеоплодотворяющей жизненной силы; вотъ почему сказочная героиня такъ настойчиво просится у своихъ родителей въ садъ погулять... но вдругъ набѣгаетъ туча, слетаетъ орелъ или соколъ и увлекаетъ съ собою красавицу:

По саду, саду зеленому,
Ходила гуляла молода княжна
Мареа Всеславьевна.
Она съ камени скочила на лютаго на змъя;
Обвивается лютый змъй около чобота зеленъ-сафьянъ,
Около чулочика шелкова,
Хоботомъ бъетъ по бълу стегну—
А втапоры княгиня поносъ понесла.

Еще яснъе выражается значение сада въ Валахской сказкъ, приведенной г. Буслаевымъ (\*): королевская дочь въ ней представляется такой несказанной красотой, что, гуляя по саду, цвъты передъ ней наклонялись, птички въ кустахъ благоговъйно замолкали, и даже рыбы выплывали изъ воды, чтобы полюбоваться ею; разъ въ этомъ саду незнакомая женщина подала ей букетъ душистыхъ цвътовъ; возвратившись домой, она поставила ихъ въ воду, и вода отъ нихъ приняла пурпурный цвътъ, съ золотыми и серебряными искрами; она выпила эту воду, и отъ нея забеременила богатыремъ Флоріаномъ. Менъе баснословенъ является разсказъ Мареы Петровны, въ пъснъ о Михайлъ Казариновъ, о ея похищении тремя Татарами; но все же и въ этой пъспъ лежитъ въ основъ тоже преданіе:

Я вечоръ гуляда въ зеленомъ саду (говорить она) Съ своей матушкой-сударыней,

<sup>(\*)</sup> Рус. Н. П., ч. І, стр. 125.

Какъ издалека изъ чиста поля, какъ черные вороны, Надетывали, набъгали тутъ три Татарина-навздника, Полонили меня красну-дъвицу.

Соловей Будимировичь выстраиваеть свои чудесные терема въ саду Запавы Путятевны, его невъсты, а Димитрій царевичь, подъ именемъ дурака Плеша Плешовича, ломаетъ старые и созидаетъ новые сады въ одну ночь.

Саду, по видимому, соотвётствуеть, въ космогоническомъ значеніи свёта и плодородія, широкое раздолье чистаго поля и заповёдные луга, куда ёздять наши Кіевскіе богатыри стрёлять гусей, бёлыхъ лебедей для княженецкаго стола; на этомъ чистомъ полё встрёчается и бёль-шатеръ, гдё отдыхають наши молодцы, а иногда и застають спящихъ своихъ обручницъ-супротивницъ, которыхъ они берутъ за бёлы руки и везуть прямо въ Кіевъ-градъ принять чудные вёнцы и попировать у ласковаго князя Владиміра.

Конечно, много еще въ мір' нашихъ простонародныхъ сказокъ для насъ непонятнаго и необъяснимаго, много эмблемъ и аллегорій, еще нами не разгаданныхъ; но если въренъ взглядъ нашъ на древнъйшее значеніе Русской сказки вообще, мы убъждены, что чъмъ болье станетъ расширяться кругъ нашихъ свъдъній по этой части народныхъ преданій, тімь ясніе и тверже выступять передь нами основныя начала ихъ космогоническаго мива. Къ этому разоблаченію миоическаго смысла древнихъ сказокъ не мало содъйствовать могуть и филологическія изследованія, и весьма вероятно, что многіе предметы, имена и сверхъестественные образы сказочнаго міра только и могуть быть объяснены путемъ сравнительнаго языковъденія. Такъ, напримъръ, появленіе Кіевскаго князя Владиміра въ Голубиной книгѣ и въ былинахъ исторической эпохи объясняется словосозвучіемъ его имени съ древнъйшимъ божествомъ нашего язычества Волотомъ или Волосомъ. Мы убъждены, что и преимущественное употребление имени Ивана для обозначения сказочнаго героя, дурачка и царевича, не чистая случайность, не

капризъ народнаго воображенія, но имѣетъ свою причину также въ какомъ-нибудь словосозвучіи этого имени съ древнѣйшимъ прозвищемъ бога-богатыря солнечныхъ лучей. Самыя слова богатырь и богъ въ близкомъ филологическомъ сродствѣ между собою, такъ что, подобно какъ въ языкѣ, такъ и въ самомъ разсказѣ богатырь замѣняетъ бога, и имя Ивана замѣняетъ вѣроятно личное имя забытаго божества.

Только новые труды и открытія по этой части народности нашей могуть доказать, со временемь, на сколько основательно и в'трно данное нами въ этой стать объясненіе древнъйшаго, кореннаго значенія Русскихъ сказокъ и былинъ.

# ИВАНЪ ЦАРЕВИЧЪ

## МОГУЧІЙ РУССКІЙ БОГАТЫРЬ (\*).

Типъ народнаго богатыря Ивана царевича стоитъ на рубежъ періода доисторическаго мина и эпохи опредълившейся уже народной жизни. Онъ прямое божество дня и свъта древняго язычества, и въ тоже время въ немъ чувствуется православный Русскій богатырь Владимірскаго эпоса; въ немъ слышится отголосокъ древнъйшей басни про Озириса, Вакха и Адониса, и въ тоже время онъ и представитель Русскаго земства со всъми его сословными подраздъленіями.

Эпическая былина выросла на почвъ сказочнаго миеа, вставляя въ рамки древнъйшаго баснословнаго разсказа свои частныя народныя преданія и историческія воспоминанія. Цъль и смыслъ древнъйшаго преданія—изъявленіе какойнибудь міровой стихійной истины, выраженной иносказательно подъ оболочкою подвиговъ и приключеній баснословныхъ героевъ. Но какъ скоро человъкъ забываетъ этотъ символическій смыслъ древняго миеа, онъ примъняетъ памятную

<sup>(\*)</sup> Въ 1852 году была нами напечатана, въ Москвитянинъ, статъя подъ этимъ заглавіемъ; но изданіе многочисленныхъ новыхъ сказокъ гг. Леанасьева и Худякова, также какъ и драгоцънныя замътки про Ивана царевича г. Безсонова, помъщенныя въ 3-мъ и 4-мъ выпускъ пъсенъ собранія Киръевскаго, вынудили насъ эту статью совершенно передълать.

ему основную ткань разсказа къ дъйствительности его бытовой народной и исторической жизни, и тотъ же разсказъ принимаетъ въ его глазахъ совершенно новый смыслъ и новое значеніе. Такое постепенное измѣненіе цѣли и значенія общаго разсказа и примѣненіе его къ новымъ понятіямъ и стремленіямъ развивающагося человѣчества оставляютъ необходимо и на самомъ разсказѣ несомнѣнные признаки его видоизмѣняющейся жизненности.

Собственно такъ называемая сказка происходить въ тридевятомъ царствѣ, въ тридесятомъ государствѣ, и слѣдовательно тѣмъ самымъ и лишена уже не только географической опредѣленности, но даже и всякой народности. Самыя дѣйствія и дѣйствующія лица этихъ сказокъ, представляя только общую форму и наружный образъ человѣка и его земной жизни, лишены всякой особенности быта и вѣроисповѣданія, нравовъ и обычаевъ, времени и мѣстности, и все же въ этомъ неопредѣлившемся общечеловѣческомъ разсказѣ уже чувствуется отчасти переходный путь къ позднѣйшимъ повѣствованіямъ о православныхъ богатыряхъ Русскаго земства, въ самомъ имени сказочнаго героя Ивана царевича и въ прозвищѣ его могучимъ Русскимъ богатыремъ.

Древнъйшая обстановка Ивановскихъ преданій носить на себъ признаки кочевой жизни звъролова, незнакомаго еще съ осъдлостію земледъльческаго быта. Иванъ часто нанимается въ конюхи и пастухи, онъ разъъзжаетъ по дремучимъ лъсамъ, кормится звъриной охотой и сторожитъ табуны Бабы-Яги; но ръшительно нигдъ не является пахаремъ, хотя и носитъ часто прозвище крестьянскаго сына. Только въ не многихъ сказкахъ встръчаются темные намеки на плодоводство и огородничество, какъ-будто указывая намъ этимъ, что плодоводство у насъ явилось раньше земледълія. Въ особенности играютъ важную роль въ этихъ разсказахъ яблоки, хотя и золотыя, а иногда и отцовскій горохъ, которыхъ Иванъ по ночамъ сторожитъ отъ разныхъ чудесныхъ журавлей, жаръ-птицъ и другихъ баснословныхъ животныхъ. Есть еще и разсказы про чудесные сады, которые герой нашъ иногда

въ одну ночь разсаживаетъ (\*), или гдъ растуть разные чародъйные золотые и серебряные плоды.

Какъ только осъдлость получаетъ полную историческую свою определенность и сказка заменяется эпическою былиною, общій типъ Ивана царевича распадается на множество полуисторическихъ личностей, выражающихъ собою всё особенности сословій и містностей Русскаго земства. Былина передаеть намъ народныя воспоминанія о нашей древнъйшей исторіи, воспоминанія, вознесенныя иногда въ поэтическую область фантазіи, съ ея произвольной исторіей и географіей. Но самыя эти погръщности нашей поэзіи противъ върности фактовъ содержатъ въ себъ много поучительнаго для насъ, указывая на тъ славные періоды нашей народной жизни, которые живъе другихъ удержались въ памяти Русскаго человъка; и свидътельствуя въ тоже время, своими поэтическими анахронизмами, о самой жизни этихъ героическихъ пъсенъ, измъненіями и прибавками, сдъланными въ нихъ народомъ подъ вліяніемъ извъстныхъ фактовъ нашей исторіи.

Такъ, при появленіи христіанства, древньйшій миоическій смысль разсказа замьняется новымь: торжествомь христіанства надъ неискорененнымъ еще язычествомь, олицетвореннымъ народной фантазіей въ образь чуда морскаго или огненнаго змья. Понятно, что, при такомъ направленіи, величавая личность нашего перваго православнаго князя затмила собою всь прочія поздньйшія княжескія личности и поглотила ихъ въ себь, такъ что имя Владиміра (\*\*) сосредоточило въ себь понятіе княжеской власти

<sup>(\*)</sup> См. сказку про Димитрія паревича у Худякова, вып. 1. Слово садъ всегда принимается у насъ въ народъ въ значеніи сада плодоваго, такъ что здъсь объ англійскихъ паркахъ и ръчи быть не можетъ.

<sup>(\*\*)</sup> Весьма любонытно было бы въ подробностяхъ сравнить наши Владимірскія эпопен съ преданіями объ Артюровскомъ кругломъ столь и Французскими романами XII въка про Карла Великаго, извъстными подъ именемъ Romans Karlowingiens, потому что Карлъ, подобно нашему Владиміру, сосредоточилъ въ себъ всъ поэтическія воспоминанія о воинственныхъ предпріятіяхъ всего Карловингскаго рода, и въ особенности Карла Мартела и его сраженій съ невърными Арабами Испаніи. Но любимый предметъ этихъ рома-

всего до-Московскаго періода и владычества Кіева надъ другими удёлами. Когда же, въ позднёйшее время, Россіи пришлось бороться уже не съ туземнымъ язычествомъ, но съ иновёрными иноплеменцами, когда вопросъ религіозный слился съ вопросомъ политическимъ и защита православія слилась съ защитою народной независимости, тогда и Владиміръ съ его сподвижниками встрётились лицомъ къ лицу съ Татарщиной, Литвой и Польшей: именемъ жены Лжедимитрія названа любовница Добрыни, и самъ Владиміръ беретъ себѣ жену въ Золотой Ордѣ. Отсюда эти странныя смѣшенія въ нашихъ пѣсняхъ Татарскаго съ Польскимъ и магометанства съ католицизмомъ и язычествомъ, какъ напримѣръ:

Я умру за въру христіанскую, Не буду въровать латынскую, Латынскую, бусурманскую, Не буду молиться богамъ твоимъ кумирскимъ, Не поклонюсь твоимъ идоламъ!...

Что касается географіи нашихъ пѣснопѣвцевъ, она не всегда вѣрнѣе исторіи. Иванъ гостиный сынъ ѣдетъ водою изъ

новъ-вымышленное завоевание Герусанима Карломъ Великимъ и побъды его надъ Арабами Востока. Изъ одного этого факта можно легко судить ю томъ, какъ мало заботились авторы этихъ романовъ объ исторической върности. Тоже самое замътить можно и на счеть ихъ географическихъ познаній. Такъ въ романъ Ферабра городъ Константинополь переносится на югъ Франціи, и вообще весьма затруднительно отыскивать въ этомъ романъ мъстности, хотя главная его основа и опирается на историческомъ факть сраженія Ронсево (Ronsevaux). Замъчательно, что Карлъ въ этихъ романахъ только центръ, соединяющій вокругь себя вськь различныхь героевь, но нисколько самь не главное лицо этихъ разсказовъ, въ которыхъ онъ, то вспыльчивъ и гиввенъ, то довърчивъ и простодущенъ, играетъ иногда весьма незавидную роль, хотя и постоянно окружается всемъ блескомъ и могуществомъ своего высокаго сана. Окружающие его герои (богатыри?) взяты всь изъ истории, котя часто сверхъестественныя ихъ дъянія и не имъютъ въ себь ничего историческаго. Но эта сверхъестественность не въроподобныхъ вымысловъ поэта прощалась ему суевърнымъ въкомъ, какъ скоро удалые подвиги его рыцарей обращались противъ язычниковъ или поклонниковъ Магомета, и, подъ этимъ условіемъ, насылать своего героя противъ невърныхъ мусульманъ, могъ авторъ романа смило приписывать ему самые невозможные и неестественные подвиги и дъянія. Смотри Histoire de la poésie provensale par C. Fauriel. Paris, 1846, ч. 2 и 3, romans Carlowingiens.

Новгорода въ Муромъ, Васька Буслаевъ на корабляхъ своихъ прямо отправляется черезъ Каспійское море въ Іерусалимъ; но за всёмъ тёмъ много и здёсь поучительнаго на счетъ географическихъ свёдёній о старой Руси. Илья Муромецъ изъ Карачаева направляетъ путь свой въ Кіевъ чрезъ тё лёса Брынскіе, чрезъ тё грязи Смоленскія (?), заёхалъ онъ въ темные лёса, а за тёми лёсами стоитъ чуденъ градъ Черниговъ.

А и вырублю Чудь бёлоглазую, (говорить въ другомъ мёстё Добрыня) Прекрочу Сорочину долгополую, А и тёхъ Черкесъ Пятигорскихъ, И тёхъ Колмыковъ съ Татарами, И чюкши всё и Алюторы.

Наконецъ, какой поражающій отголосокъ темнаго воспоминанія о первобытной доисторической колыбели Славянскаго народа въ сказочныхъ сношеніяхъ нашихъ богатырей съ царствомъ Индійскимъ.

Вообще эти пѣсни — не дотронутая руда богатѣйшихъ матеріаловъ для изученія нашего древняго быта, отъ княжескихъ хоромъ до простой избы крестьянина; въ особенности же неоцѣненны эти сокровища относительно статистики и исторіи торговли и путей сообщенія древнѣйшаго періода нашей народной самобытности.

Всякій богатырь—представитель не только изв'єстнаго сословія нашего древняго общества (\*), но и изв'єстной страны обширной Россіи. Илья Муромець почти постоянно представляется очищающимъ прямо'єзжія дороги въ пустыхъ и темныхъ л'єсахъ, и Соловей-Разбойникъ является зд'єсь какъбудто предкомъ знаменитыхъ разбойниковъ Муромскихъ л'єсовъ; Садко, Васька Буслаевъ, Соловей Будимировичъ—первые бурлаки нашихъ широкихъ р'єкъ; богатъ и хвастливъ Галичанинъ, хитеръ Ростовецъ Алеша, торговля и барышъ

<sup>(\*)-</sup>См. замъчанія А. С. Хомякова на пъсни Киръевскаго въ 1 т. Моск. Сборника на 1852 г.

главная цёль, а богатство главное достоинство Новогородцевъ. Такимъ образомъ, каждый городъ—Кіевъ, Новгородъ, Галичъ, Краковъ, Черниговъ, Муромъ, Ростовъ и село Рязань, имѣютъ своихъ особенныхъ представителей (\*).

Но возвратимся къ Ивану царевичу. Варіантовъ общаго преданія о немъ безчисленное множество: въ Сахаровскомъ спискъ Русскихъ сказокъ (изд. 1838 г.) насчитывается ихъ до двънадцати; сказки изданія Степановской и Евреиновской типографій почти всъ безъ исключенія принадлежатъ къ тому же разряду; и въ новъйшихъ изданіяхъ Афанасьева и Худякова большая половина разсказовъ также прямо или косвенно относятся къ общему Ивановскому мифу, не говоря уже о множествъ изустныхъ варіантовъ, еще не попавшихъ въ печать. Наконецъ, сюда же относятся и эпическія пъсни объ Иванъ гостиномъ сынъ, Иванъ Годиновичъ и Ванькъ Удовкинъ; (у Рыбникова).

Конечно, встрвча въ сказкв имени Ивана не доказываетъ еще, чтобы эта сказка непремвно относилась къ Ивану царевичу; но намъ еще ни разу не случалось, при встрвчв имени Ивана, не отыскать тутъ же и несомнвные признаки разбираемаго нами преданія. Не всегда Иванъ какой-нибудь сказки одно лицо съ царевичемъ; но, по созвучію именъ, народная фантазія постоянно придаетъ соименному герою царевича нвкоторыя изъ характеристическихъ чертъ послъдняго; почему и всякую подобную сказку мы въ правв причесть къ числу Ивановскихъ былинъ. Къ нимъ принадлежатъ, съ другой стороны, и тв сказки, которыя, по своей обстановкъ, прямо относятся къ общему типу, хотя имя героя утратилось вовсе или замвнилось другимъ. Такъ, напримвръ, сказки про Петра или Димитрія царевича, про Федора Тугарина, Фролку Сидня, Фому Беренникова, или, наконецъ, безъименнаго мо-

<sup>(\*)</sup> Въ отношени географическихъ и историческихъ данныхъ нашихъ пъсенъ и повърки ихъ, ссылаемся на подробныя изслъдованія изданія пъсенъ Киръевскаго собранія, вып. 1V, стр. 14, и указатель пменъ, стр. 165—181

лодца-удальца, всё, по содержанію своему, прямо относятся къ Ивану царевичу, котораго имя здёсь, явно по ошибке, заменено именемъ одного изъ старшихъ братьевъ царевича, или, быть можетъ, даже его врага и супротивника, какъ указываетъ отчасти на то прозвище Тугариново, принадлежащее, какъ извёстно, знаменитому Змевичу, убитому Алешей Поповичемъ.

Какъ стихійное божество свъта, Иванъ царевичъ самъ или рождающіяся отъ него дѣти представляются при рожденіи по кольно ноги въ золоть, по локоть руки въ серебрь, на локу ясный мьсяцъ, по косицамъ мелки звъзды, на затылкъ красно солнце.

Какъ божество плодородія и производительной силы, вообще царевичь неразрывно связывается съ героиней-невъстой или супругой въ одно андрогиническое цьлое, котораго одна половина мужское проявленіе активной творческой силы свъта и тепла, олицетворенной въ образъ царевича, а другая половина женская пассивная воспріимчивость земли, выраженная въ лиць героини разсказа. Воть почему и влажная стихія, относясь болье къ качествамъ и свойствамъ земной производительности, въ особенности ярко отразила свое всемогущественное вліяніе на женскую дополнительную половину Русскаго богатыря, отъ чего и постоянныя метаморфозы нашихъ сказочныхъ героинь въ утокъ, лебедей, а иногда даже и лягушекъ.

Основная черта миеическаго разсказа—борьба благотворных стихій съ враждебной разрушительной силой, и спасеніе земной природы отъ всеуничтожающаго и мертвящаго зла мрака и холода, а иногда и наобороть—изсушительнаго зноя. Но и въ этой враждебной силь все тыже двы основныя стихіи огня и воды, олицетворившіяся, въ этомъ ихъ злокачественномъ значеніи, въ образахъ огненныхъ и водяныхъ царей и змыевъ, похищающихъ нашихъ сказочныхъ героннь въ свои подземныя пещеры или вытребыющихъ ихъ на съпденіе, на смертное потребленіе.

Главная характеристическая черта всёхъ Ивановскихъ

сказаній, это проявленіе богатырской силы и царскаго предназначенія героя только въ извъстный данный моменть, до котораго эти свойства скрываются подъ видомъ простаго крестьянскаго сына, дурачка и сидня, какъ въ женской половинт своей красота и мудрость царевны скрыта отъ насъ подъ личиной существа пернатаго или водяной гадины. Мы достаточно опредълили въ предыдущей статьт, о космогоническомъ значеніи Русскихъ сказокъ, основную идею этого миоа, и возвратимся къ нему еще разъ при сравненіи позднъйшихъ богатырей исторической эпохи съ ихъ сказочнымъ первообразомъ.

Для полнаго опредёленія преданія, вспомнимъ еще здёсь, какъ о чудесныхъ свойствахъ коня-вётра, оставившаго, подобно своему хозяину, неизгладимые слёды своего значенія и въ позднейшихъ богатырскихъ былинахъ Владимірскаго эпоса, такъ и о двойственномъ типё героинь, представительницъ земной природы въ плодотворной произрастельности лётняго періода и въ безплодномъ снё ея зимняго отдыха. Первому неріоду (какъ видёли мы въ предыдущей стать в) соотвётствуетъ храбрая амазонка, дёвица-вольница, или премудрая чародейная царь-дёвица, второму же—слабая и угнетенная дёвица-плённица, приносимая въ жертву страшнымъ морскимъ чудовищамъ и грознымъ царямъ эмёямъ (\*).

До сихъ поръ всё эти главныя черты древнёйшаго преданія имёють въ основё своей одинъ исключительный космогоническій смысль—принадлежность всего человёчества, въ которомъ христіанское и преимущественно простонародно-Русское имя Ивана какъ-будто указываетъ намъ, если можемъ такъ выразиться, на первый шагъ древнёйшаго преданія къ его позднёйшимъ проявленіямъ въ эпическихъ пёсняхъ жизни исторической. Дёйствительно, какъ имя Ивана, такъ и прочія христіанскія имена героевъ и героинь нашихъ сказокъ какъ-будто

<sup>(\*)</sup> Въ Скандинавской Volsunge Saga встръчаются тъже два тяпа— въ мудрой и воинственной Брунгильдъ (отъ Вгипі—латы) и смиренной сестръ ея Бекгильдъ (отъ слова beekbauk—скамья, потому что сидитъ дома); почему нельзя не сравнить ихъ съ двумя сестрами нашей быляны о сводьбъ Владиміра и Дуная Ивановича, Настасіи и Офросиніи.

уже подразумъваютъ въ себъ, въ умъ разскащика, православную въру и Русскую народность, и прямо указывають на замъненіе ими древній шихъ, ныні забытыхъ, языческихъ наименованій. Это тімь віроятніе, что герои враждебной силы сохранили эти языческія прозвища или обміняли ихъ, подъ вліяніемъ. Татарскаго ига и борьбы съ Польшей, на мусульманскія, а иногда и Польскія (\*), когда олицетворенія благотворныхъ стихій носять постоянно имена христіанскія и по преимуществу народныя. Подобное замёненіе древнейшахъ именъ вытекаетъ, очевидно, изъ особаго возгрънія благочестивой Русской старины, для которой все чужое, не Русское и не православное, казалось нечистымъ и враждебнымъ, и лишалось даже отчасти, въ ея глазахъ, всякаго человъческаго достоинства, чествуясь нерѣдко прозвищемъ собаки, въ антитезисъ человъка, т. е. православнаго и Русскаго по преимуще-CTBV.

Имя Ивана (\*\*) самое любимое и употребительное въ нашемъ простонародьи и чаще всякаго другаго въ немъ встръчается; не даромъ зовемъ мы извощиковъ ваньками, не даромъ и въ пъсняхъ и пословицахъ чаще всего попадается это имя для означенія купца или крестьянина, когда, напротивъ, въ нашихъ лътописяхъ, въ до-Московскомъ періодъ, оно почти и не встръчается; почему и предположить можно, что оно было долгое время исключительной принадлежностію нившихъ классовъ нашего древняго общества. Между многочисленными свидътельствами о древней привязанноси простаго народа къ сему имени, мы приведемъ здъсь только одну слышанную нами и мало извъстную пословицу, выра-

<sup>(\*)</sup> См. всё эти имена въ Прибавленіи къ IV выпуску пъсенъ Кирфевскаго, стр. 135—164.

<sup>(\*\*)</sup> Замъчательно, что между героями Артюрова Table ronde попадается имя Yvain или Owen, схожее съ Иваномъ, а въ Бретанскихъ сказкахъ ветръчается дурачекъ Передуръ, который позднъе дълается однимъ изъ знаменитыхъ рыцарей и богатырей того края (Villemarque, Contes de la Bretagne). Объ Иванъ царевичъ упоминается и въ сказкъ объ Ерусланъ Лазаревичъ, какъ о сильномъ Русскомъ богатыръ; а въ сказкъ о Бархатъ Королевичъ премудрая Василиса, наряжаясь въ мужское платье, выдаетъ себя также за Ивана царевича.

жающую вполнѣ всю любовь Русскаго человѣка къ имени Ивана: «Горе мужъ Григорій, лучше хоть болвана да Ивана».

Замѣчательно, что какъ и въ сказкахъ суженая Ивана большею частію носить имя Маріи, такъ и въ пѣсняхъ и приговорахъ народъ постоянно любитъ соединять эти два имени; такъ, напримѣръ, названіе цвѣтка Иванъ да Марья. Сюда также относятся и многія пѣсни и пословицы: Иванъ въ дуду играетъ, а Марья съ голоду умираетъ; Иванъ былъ въ Ордѣ (?), а Марья вѣсти сказываетъ; Иванъ марьи не слушаетъ, и пр. и пр.

Какъ нынче Иванъ съ Марьею За однимъ столомъ сидятъ, Какъ нынче Иванъ съ Марьею Все одни яства ъдятъ.

Или:

Иванъ да Марья
На горъ купалыся,
Гдъ Иванъ купався,
Тамъ вода колыхався,
Гдъ Марья купалыся,
Тамъ трава растилалыся.

Замътимъ еще, что какъ въ нашихъ миеическихъ преданіяхъ имя Ивана слилось и отождествилось съ прозвищемъ Купалы, — въ купальныхъ пъсняхъ, въ особенности въ Малороссіи, весьма часто слышится соединеніе именъ Купалы и Мареночки, Мары или Марены, бывшее нъкогда названіемъ языческой богини осени, которое могло легко имъть вліяніе на выборъ въ нашихъ пъсняхъ имени Маріи. Въ Сербскихъ же пъсняхъ возлъ Маріи замъняется нашъ Русскій Иванъ именемъ Ильи Громовержца, такъ что и Марія получаетъ значеніе Громовницы.

Въ историческихъ былинахъ имя Ивана, за не многими исключеніями, совсёмъ исчезаетъ, какъ имя главнаго героя, но за то остается почти постояннымъ его отчествомъ, какъбудто намекая этимъ на происхожденіе этихъ новышихъ богатырей отъ сказочнаго ихъ первообраза. Такъ, напримыръ,

Дунай, Потыкъ и представитель Русскаго земства по преимуществу, старый Илья Муромецъ, всё трое Ивановичи.

Что касается женскихъ именъ храброй Маріи и грозной Настасіи, премудрой Василисы и угнетенной Мароы, Елизаветы или Аленушки нашихъ сказокъ, изъ нихъ въ былинахъ четыре первыя имени сохраняются почти постоянно съ древнъйшимъ ихъ оттънкомъ. Такъ, напримъръ, Марія Бълый Лебедь, жена Потыка, и чародъйка Марина, получившая въроятно это послъднее имя подъ вліяніемъ воспоминанія о женъ Лжедимитрія, оподозрънной въ колдовствъ и соединяющей въ глазахъ народа понятіе всего иноплеменнаго, враждебнаго и нечистаго; такъ и смълая наъздница Анастасія, супруга Дуная, цъломудрая Василиса, жена Данилы Даниловича, наряжающаяся въ мужское платье, и наконецъ увезенная Татарами Мароа Петровна и мать Волха Мароа Всеславьевна.

Если имя Ивана указываеть отчасти на тоть путь, по которому древнёйшій миоическій разсказь перешель со временемь въ выраженіе дёйствительной исторической жизни нашей народной старины, — этоть переходь не могь совершиться разомь, однимь скачкомь, посредствомь одной только смёны языческихь прозвищь героевь новыйшими христіанскими именами. Между божествомь свёта общечеловыческаго миоа и православными представителями Русскаго земства, во времена Владиміра, должна была необходимо существовать переходная точка, переходная личность вполны Русскаго богатыря, еще не лишеннаго однакожь своего полубожественнаго міроваго значенія стихійнаго Деміурга.

Такими переходными личностями являются въ нашихъ эпическихъ стихахъ и пъсняхъ, такъ называемые, старшие богатыри, богатыри уже покончившие свое служение во времена Владимира, и тогда уже давно покоренные смертию току в набот он оне 4

Быль на земль богатырь Малофей (Олофернь), Быль на земль богатырь Соловей, Быль на земль богатырь Егорь-Святогорь, Быль богатырь надь 70 землями богатырь, И то они мнь покорились, говорить смерть; а по другому варіанту:

Выль на земль Самсонъ богатырь, Быль на земль Святогоръ богатырь, Ася (т. е., смерть) ихъ искосила.

Эти старшіе богатыри, какъ представители доисторическаго періода, броженія силь еще не сложившейся народной жизни, по преимуществу богатыри стихійные, міровые, отвлеченныхъ силь и понятій, не нашедшихъ еще своего приложенія въ дъйствительности. Такимъ прежде всъхъ является Святогоръ, значеніе котораго прямо вытекаетъ изъ громадности его образа:

ъдетъ богатырь выше лъсу стоячаго, Головой упирается подъ облаку ходячую.

Эта міровая сила скорте физическая тяжесть, чтмъ сила; тяжесть скаль и горъ, титанская сила Атласа, носящаго небесный сводъ на своихъ плечахъ. Земля не въ силахъ снести тяжесть такого громаднаго богатыря:

И по кольно Святогоръ въ земли угрязъ; Гдъ Святогоръ угрязъ, тутъ и встать не могъ, Тутъ ему было и кончаніе.

Иль в Муромцу дается каликами перехожими наставленіе:

Бейся, раться со всякимъ богатыремъ, А только не выходи драться Съ Святогоромъ богатыремъ: Его земля на себъ черезъ силу носитъ.

И дъйствительно, Святогоръ такъ громаденъ, что даже Илья ничтоженъ передъ нимъ и укладывается въ его «глубокъ карманъ»; но все же именуется пъснію его младшимъ братомъ, и, присутствуя при смерти старшаго богатыря, наслъдуетъ мечомъ и частію силы его, но только частію, нотому что когда Святогоръ, умирая, предлагаетъ Ильъ еще разъ дохнуть на него, чтобы передать ему свою силушку великую: «будетъ съ меня силы», отвъчаетъ Муромецъ, «а не то земля на себъ носить не станетъ».

К. С. Аксаковъ слышаль разсказъ (относящійся, вёроятно, къ Святогору) про встръчу Ильи Муромца съ богатыремъ такой громадности, что и земля не держала его, и онъ отыскаль на ней только одну гору, могущую выдержать его, на которой онъ и лежалъ неподвижно. Святогоръ прямо выражается про свою силу, что «грустно отъ силушки, какъ отъ тяжелаго бремени». И такъ, Святогоръ-представитель міровой силы, но силы еще ни къчему неприложимой, силы еще чисто отвлеченной. Егорій Храбрый, напротивь, тоть же еще миническій полубогь, но уже сознательный новый творецъ и устроитель вселенной. Онъ раздвигаетъ горы и раскачиваеть дремучіе ліса, но уже не матеріальной силой, а въщимъ словомъ и сознательнымъ превосходствомъ человъка надъ природой. Но и онъ обращается еще въ средъ доисторической, въ средъ дикой, необитаемой и неорганизованной природы; онъ еще не встръчается съ людьми, но только пролагаеть имъ путь въ свято-Русскую землю.

Вы лѣса, лѣса дремучіе! (повелѣваетъ онъ) Встаньте и расшатнитеся, Расшатнитеся, раскачнитеся, Порублю изъ васъ церкви соборныя.

Ой, вы еси ръки быстрыя, Ръки быстрыя, текучія! Протеките вы, ръки, по всей земли, По всей земли свято-Русской.

Ой, вы горы, горы толкучія! Станьте вы горы по старому.

#### Или:

Разойдитесь горы по всему свъту по бълому Я на васъ горы буду строиться....

Наконецъ, по его же вельнью разступается мать-сыра земля пожрать потокъ басурманской крови (\*).

<sup>(\*)</sup> См. Сборникъ Варенцова, стр. 109, и Буслаева Нар. Слов., ч. I, стр. 441, ч. II, стр. 22 и слъдующія.

Третьимъ богатыремъ-устроителемъ Русской земли является, наконецъ, Микула Селяниновичъ. Мы его встръчаемъ уже за сохой, но соха такой величины, что

Пришла та силушка великая, (рать Вольга Святославича) Начала сошку за обжи подергивать, Вокругъ-то сошки повертывать, А не могутъ сошки повыдернуть.

Какъ обстановка, такъ и знаменательное отчество Микулы Селяниновича прямо указывають намъ на богатыря-пахаря, т. е. на древнъйшаго, полумиенческаго представителя осъдлаго сельскаго народонаселенія.

Не бейся съ родомъ Микуловымъ, Его любитъ матушка сыра земля, говорятъ калики перехожіе Ильъ Муромцу.

Въ своей сумочкъ хранитъ Микула тягу земную — символическій намекъ на приложеніе труда человъка (какъ силы) къ обработкъ земли. Но если земля любитъ родъ Микуловыхъ, т. е. крестьянъ, то не менъе близокъ къ ней и позднъйшій ихъ представитель Илья Муромецъ, который, когда слабъя въ бою съ грознымъ противникомъ и сваленный имъ на землю, изъ нъдръ ея получаетъ новыя силы:

На земли лежучи, у Ильи втрое силы прибыло.

Илья, какъ видъли это выше, наслъдникъ Святогора, и въ тоже время онъ сынъ Ивановичъ, какъ и самъ Иванъ, въ свою очередь, крестъянскій сынъ, прежде нежели быть царевичемъ. Есть шуточная сказка про Ивана дурака, въ которой онъ встръчается съ Ильею Муромцемъ, который, какъ младшій названый братъ его, покоряется старшинству Ивана точно также, какъ и старшинству Святогора въ приведенной выше пъснъ, потому что оба эти богатыря принадлежатъ къ старшимъ типамъ древнъйшей доисторической эпохи (\*). Но

<sup>(\*)</sup> Афанасьева сказки, вып. 2, стр. 91.

разница между Святогоромъ и Иваномъ та, что первый изъ нихъ олицетворяетъ собой только одинъ моментъ развитія общаго типа Русскаго богатыря, когда второй проходитъ всъ ступени этого развитія до полнаго отождествленія своего съ послъднямъ, окончательнымъ выраженіемъ Русской жизни, вполнъ уже опредълившейся.

Одинъ Иванъ вполнѣ выражаетъ совокупность всего Русскаго земства и его постепеннаго развитія, почему, какъ крестьянинъ-царевичъ, онъ, въ эпосѣ Владимірскаго періода, всего ближе прикасается къ представителямъ двухъ крайнихъ точекъ земства: крестьянства, въ лицѣ Ильи Муромца, и царственнаго рода, въ лицѣ Добрыни, родственника Владиміра. Матеріальная тяжесть громадной силы Святогора, не знающей еще разумнаго приложенія своего въ жизни, встрѣчается и у Ивана царевича, когда старичекъ руки эксельзныя, давши ему напиться, говоритъ ему: «Ну. Иванъ царевичъ, въ тебѣ теперь много силы, лошади не подымать; крыльцо дома вели передѣлать, тебя оно не станетъ подымать, стулы надо другіе, подъ полы подставить можно подстоекъ» (\*).

Егорій храбрый родится

По кольно ноги въ чистомъ серебрь, По локоть руки въ красномъ золоть, На всемъ Егорів часты звізды—

эпическое описаніе, принадлежащее исключительно рожденію Ивана или дѣтей его, какъ дѣтей бога солнца (\*\*). Въ стихѣ о Елизаветѣ Прекрасной, Егорій, спасая ее отъ морскаго змѣя, очевидно совпадаетъ съ подобными разсказами про Ивана царевича, и пѣсня даже въ малѣйшихъ подробностяхъ придсрживается обычныхъ пріемовъ Ивановскаго разсказа (\*\*\*).

Главное же значение Егорія, какъ міроваго устроителя природы, толкучихъ горъ и расшатывающихся лѣсовъ, пере-

<sup>(\*)</sup> Аванасьева Р. сказки, вып. 2, стр. 67.

<sup>(\*\*)</sup> Сберникъ Варенцова, стр. 45. Для сравненія объ Иванъ, см. сказки Худякова, вып. 1, и сказки Аванасьева, вып. 5.

<sup>(\*\*\*)</sup> Ср. съ сказк. Иванъ паревичъ и Марфа паревна, Аванасьева, вын. 2, стр. 66. См. и Болгарскую сказку про городъ Троянъ, Буслаева, ч. 1, стр. 389.

ходить въ одной замѣчательной сказкѣ на двухъ баснословныхъ существъ Вертодуба и Вертогора, которые оба сознають свою скорую кончину, какъ только цѣль ихъ гигантскаго творческаго предназначенія будетъ исполнена; такъ говоритъ послѣдній встрѣтившемуся ему Ивану царевичу: «Поставленъ я горы ворочать; какъ справлюсь съ этими послѣдними, тутъ и смерть моя». А между тѣмъ Иванъ, посредствомъ чародѣйной щетки и гребенки, производитъ изъ земли новыя горы и лѣса для продолженія заботъ и жизни его исполинскихъ помощниковъ (\*).

Мы сказали выше, что общая масса Ивановскихъ варіантовь, создавшихся подъ началами бродячаго кочеваго быта, представляють своего героя конюхомъ, охотникомъ и пастухомъ, но пахаремъ никогда, за весьма не многими исключеніями, которыя, подобно шуточному разсказу про Оому Берендѣевича, мы въ полномъ правѣ, именно по рѣдкости подобныхъ исключеній, почесть за гораздо позднѣйшіе варіанты.

Въ этомъ шуточномъ разсказѣ (\*\*) Берендѣевичъ отождествляется вполнѣ съ Микулой Селяниновичемъ нашихъ пѣсенъ, съ которымъ, впрочемъ, Иванъ дурачекъ имѣетъ уже и прежде нѣкоторое сродство по значенію своему, какъ крестьянскаго сына, и по сближенію и сходству ихъ рабочихъ клячъ, служащихъ имъ богатырскими конями.

Въ мірѣ сказокъ Микула является крошечнымъ существомъ мальчика съ пальчикъ, тождественнаго, въ свою очередь, съ Ивашечкой Чолникомъ и Телпушомъ другихъ сказокъ (\*\*\*). Значеніе этого совершеннаго отсутствія всякой физической силы въ крохотномъ образѣ героя очевидно. Подобно какъ громадность противоположнаго ему образа Святогора выражаетъ собою исключительное преобладаніе матеріи и

<sup>(\*)</sup> Аванасьва, Р. сказки, вып. 6, стр. 279.

<sup>(\*\*)</sup> Тоже, вып. 5. но прина ч

<sup>(\*\*\*)</sup> Тоже, вып., 5, стр. 87, вып. 2, стр. 16 и 20, и Буслаева, Р. Н. П.. ч. 1 стр. 313.

стихійной приреды надъ челов'єкомъ, такъ и зд'єсь, напротивъ, образъ Микулы—символъ покоренія матеріи духомъ и торжества челов'єка надъ природой.

Это отождествленіе Ивана съ Микулой указываеть намъ на тотъ моменть нашей доисторической жизни, когда кочевой быть уступиль первенство осъдлому земледълію. Съ новымъ возэръніемъ осъдлой жизни получаеть и древнее сказаніе новый смысль, новое значеніе. Это борьба труда и мысли человька съ окружающей его природой, и окончательное покореніе послъдней его пользамъ и нуждамъ. Молодое, слабое и крошечное существо (въ сравненіи съ окружающей природой), духовнымъ могуществомъ своего самосознанія торжествуеть надъ наисильнъйшими врагами, выражающими собою матеріальную силу неорганической природы.

Здесь, среди оседлой и устроенной жизни Русской народности, выступаеть, наконець, Ивапъ передъ нами воплощеннымъ олицетвореніемъ всего Русскаго вемства; почему и общій типъ его раздробляется на всѣ многоразличные, сословные и мъстные, представители Русскаго міра. Добрыня и Алеша Поповичь заимствують свои подвиги и похожденія въ сказочныхъ преданіяхъ; представитель средняго сословія, Гостиный сынъ сохраняеть и чудеснаго коня бурочку-косматочку и самое имя сказочнаго героя. (Вспоинимъ, что и въ сказкахъ Иванъ неръдко является купеческимъ сыномъ и торгашомъ, или нанимается къ купцу въ прикащики). Наконецъ и Илья Муромецъ, его долгольтній сидень, его поъздки по дремучимъ лъсамъ и быть можетъ таинственная связь его съ царицей Задонской Матуйло Збуши Королевича, - все это носить несомнінную печать древній. шаго Ивановскаго сказанія.

Басни о долгольтнемъ сиднъ Ивана крестьянскаго сына выражають собою долгое безсознательное прозябание героя (а съ нимъ и представляемаго имъ Русскаго земства), и мгновенное пробуждение въ Иванъ богатырской силы собственнаго самосознания. Вотъ почему это предание, относясь въ особенности къ земледъльческому сословию, по-

вторилось въ совершенно-тождественной форм в и въ разсказъ про крестьянскаго сына села Карачаева, который въ народномъ эпосѣ позднъйшей эпохи олицетворилъ собою всю нашу матушку землю Русскую съ ея широкимъ разгуломъ, богатствомъ, могуществомъ и теплой православной верой. И такъ, можно почти съ достоверностію сказать, что какъ Илья Муромецъ, такъ и Иванъ царевичъ, оба представители всей земли Русской и следовательно всего земства, но что подъ этими любимыми образами нашей народной старины по преимуществу скрывается то сословіе, которое тъснъе другихъ своихъ собратій трудомъ своимъ непосредственно связано съ землею. Здъсь уже нътъ ни борьбы стихій между собою, ни борьбы человька съ природой, и древній разсказъ получаеть въ глазахъ нашихъ еще новое, сословное, если смъемъ такъ выразиться, государственное и политическое осмысленіе. Иванъ все тотъ же младшій (третій) сынъ своего отца, все также почитается въ семьт своей или юродивымъ дурачкомъ, ни на что неспособнымъ сиднемъ, или по крайней мъръ слишкомъ слабымъ и юнымъ на трудные богатырскіе подвиги и предпріятія. То отець отказываеть свое насл'ядство другимъ сыновьямъ, забывая про Ивана, то на просьбы молодаго витязя отпустить его погулять на широкомъ полъ, отвътствуетъ ему:

> Малымъ ты малешенекъ, И разумомъ глупешенекъ, На бояхъ ты не бывывалъ, На добръ конъ не сиживалъ, Сбруей ратной не владывалъ.

Не смотря на все, Иванъ одинъ, въчно покорный сынъ, исполняетъ въ точности приказы отпа (или тестя); онъ не дремлетъ на-сторожъ, и не устрашается никакими трудностями и опасностями, чтобы угодить отцу, и никогда, подобно братьямъ, не вернется домой съ предпринятаго дъла, не исполнивши возложеннаго на него порученія. Видитъ онъ отъ старшихъ братьевъ только злобную зависть

да черную изм'вну; не только они на него постоянно клевещуть и надъ нимъ насмъхаются, не только обижаютъ его въ раздълъ и трудовъ, и наградъ, и отповскаго наслъдства; но, загребая жаръ чужими руками, они измѣннически завладъваютъ его добычами, при возвращении его на родину, и пользуются его славой и его трудами. Самого же Ивана они или разръзывають на мелкіе куски и разбрасывають по сырой земль, или низвергають его въ мрачное безвыходное подземель в. Но правда, правда в вчно торжествуеть: земля сама открываеть выходъ передъ невинной жертвой, разрозненныя части его тыла мгновенно сростаются, и братьямъ его настаетъ страшный часъ суда и приговора. Во всемъ этомъ лежитъ глубокій смыслъ, и очевидно, что сквозь сказочную оболочку виднеется здёсь сословная былина нашего земства. Здъсь все аллегорія: надменное чванство братьевъ Ивана, недовъріе къ нему отца, мракъ подземныхъ и каменныхъ палатъ, въ которыхъ содержится нашъ герой вдали отъ вольнаго Божьяго свъта, раздробление его тъла на части и раскидывание ихъ по всей землъ свято-Русской... все здъсь имъетъ свое особое значение, даже самая неизвъстность, въ которой оставляють насъ сказки о родинъ Ивана, что его родина вся земля Русская, почему нашъ герой и носить по преимуществу название сильнаго Русскаго богатыря, и Баба-Яга его встрычаеть привытомъ: «Доселева Русскаго духу слыхомъ не слыхивала, видомъ не видывала, а нынѣ же Русскій духъ въ очахъ проявляется».

# НЪСКОЛЬКО ЗАМЪТОКЪ

### О НАРОДНЫХЪ РУССКИХЪ БЫЛИНАХЪ,

ИЗДАННЫХЪ ВЪ ИЗВЪСТІЯХЪ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ ПО ОТДЪЛЕНІЮ РУССКАГО ЯЗЫКА И СЛОВЕСНОСТИ (\*).

Появились три новыя былины про Владиміра и его богатырей, — былины, записанныя изъ устъ народа и носящія въ себъ несомнѣнные признаки своей подлинности и старины. Мы не станемъ распространяться на счетъ археологической цѣнности подобной находки относительно языка и литературы нашей народной поэзіи; скажемъ только, что каждая подобная находка не только объясняетъ много не разрѣшенныхъ еще сомнѣній и загадокъ, возникающихъ изъ другихъ, прежде намъ извѣстныхъ эпическихъ пѣсенъ, но что даже каждая новая былина, знакомя насъ съ новыми героями и указывая на новыя подробности изъ древняго нашего быта, задаетъ намъ новые вопросы и задачи, которые, въ

<sup>(\*)</sup> Эти краткія замітки были напечатаны въ Москвитянинь еще въ 1853 году (въ ІХ книжкі); съ тіжь поръ вновь открытыя и изданныя былины и сказки подтвердили вполні, рядомъ новыхъ данныхъ, то, что 10 літть тому назадъ могло считаться только произвольными догадками, и уяснили ихъ многочисленными варіантами и новыми примірами. Воть почему мы захотіли передать здівсь эту статью, какъ она была напечатана въ Москвитянинт, при чемъ позднійшія замінанія къ ней мы помістили въ особенныхъ выноскахъ подъбуквами: П. 3.

свою очередь, разрѣшать, быть можеть, со временемъ новыя открытія и пріобрѣтенія въ области древняго народнаго эпоса.

Предоставляя лингвистамъ критику и оцѣнку языка и слога трехъ новыхъ былинъ, мы только замѣтимъ здѣсь мимоходомъ, что какъ онѣ несомиѣнно принадлежатъ Великорусскому нарѣчію, то ореографія мѣстнаго произношенія, кажется, здѣсь совершенно излишня. Здѣсь ошибки противъ правописанія нисколько не выражаютъ мѣстнаго нарѣчія, но просто указываютъ на незнаніе грамоты нашего простаго народа. Понятно, что каждый крестьянинъ выговариваетъ (и въ случаѣ, если умѣетъ писать) пишетъ што вмѣсто что. Слѣдовательно, вопросъ въ томъ: если какая-нибудь народная пѣсня (чисто Русская) будетъ записана человѣкомъ, не знающимъ правильной грамотности, слѣдуетъ ли и намъ издавать ее въ томъ же видѣ и съ тѣми же чисто случайными ошибками?

Между тремя предстоящими былинами, двѣ принадлежатъ къ варіантамъ уже знакомыхъ намъ пѣсенъ, и одна только первая сказка, про Василису Даниловну, содержитъ въ себѣ совершенно новый разсказъ.

Имя Василисы уже извъстно намъ по нъкоторымъ простонароднымъ сказкамъ: о Бархатъ Королевичъ, о Богатыръ и лягушкъ, о Василисъ Поповнъ и пр. (1). Въ обоихъ разсказахъ носитъ она прозвище «премудрой» (въ былинахъ

<sup>(1)</sup> Пъснь о Ставръ бояринъ и женъ его Василисъ Микулишиъ, явившейся грознымъ посломъ въ Кіевъ освободить мужа своего (Пъсни Киръевскаго, вып. IV, стр. 59), совершенно совпадаетъ по всему разсказу съ прочими преданіями о грозной или мудрой Василисъ. Въ другомъ варіантъ былины о Данилъ Ловчанинъ (Пъсни Киръевснаго, вып. III, стр. 29) имя Василисы замънено Настасіею, но отечество ея удержано, что, по мнънію г. Безсонова, указываетъ, что эта женщина изъ крестьянскаго быта, изъ семьи пахаря (Микулы Селяниновича) вынесла величайшую изъ человъческихъ силъ—силу самопожертвованія, силу заложитъ жизнь за другихъ. Имя Настасіи также принадлежитъ къ именамъ героинь одинакого тина съ Василисою; такъ напр. жены Федора Тугарина, Ивана Годиновича и Дуная. Супруга Добрыни также Анастасья Микулишна, какъ Василиса Микулишна является въ сказочномъ періодъ спутницей Ивана царевича (Аванасьева сказки, вып. 5, стр. 96—105). П. 3.

же прозывается «грозной») и принадлежить къ общему типу отважныхъ и храбрыхъ амазонокъ, извъстныхъ въ нашихъ сказкахъ подъ именами: Царь-Дъвицы, Марьи Марьишни и Настасьи Королевны, супруги Дуная Ивановича (въ пъснъ о женитьбъ Владиміра). Въ сказкъ о Бархатъ Королевичъ переодъвается она въ мужское платье и выдаетъ себя за могучаго богатыря Ивана царевича, подобно женъ Ставра боярина, которая когда узнала—

Что Ставръ бояринт въ Кіевѣ Посаженъ въ погреба глубокіе, Руки и ноги скованы; Скоро она снаряжается И скоро убирается: Скидывала съ себя волосы женскіи, Надъвала кудри черные, А на ноги сапоги веленъ сафьянъ, И надъвала платье богатое, Богатое платье посольское, И называлась грознымъ посломъ....

Въ новой былинъ, супруга Данилы Денисьевича, прекрасная Василиса Никулишна, получивъ, въ отсутствіе мужа, царскіе ярлыки, совершенно также—

Скидывала съ себя платье свътлое, Надъваетъ на себя платье молодецкое, Съла на добра коня, поъхала во чисто поле Искать мила дружка, своего Данилушку.

Но отличительная черта новой былины не въ этой полудикой отважности Василисы, но въ ея нравственномъ развитіи и глубокомъ преобладаніи женственнаго элемента надъ этимъ внёшнимъ типомъ нашихъ сказочныхъ героинь. Глубоко затрогиваетъ душу это высокое сознаніе долга и любви къ супругу, которая заставляетъ несчастную Василису лишить себя жизни на трупѣ любимаго супруга, чтобы не разлучаться съ нимъ и избѣжать постыдной любви Владиміра. Вообще вся эта сказка носитъ на себѣ характеръ чистой аллегоріи, въ которой, быть можетъ, олицетворились въ народной фантавіи двѣ противорѣчащія стороны жизни Владиміра: какъ язычника и какъ христіанина. Гнусный голосъ страсти говоритъ Владиміру устами Мишатычки Путятина, нашептывая ему убить Данилу Денисьевича, чтобы завладѣть красавицей женой его; голосъ же совѣсти сильно возстаетъ, въ лицѣ стараго козака Ильи Муромца. противъ такого злодѣйства; но князь заглушаетъ совѣсть: запираетъ Илью въ глубокіе погреба. Злодѣйство совершается, и только предъ трупами несчастныхъ жертвъ постыдной страсти пробуждается снова голосъ совѣсти и раскаянія.

Тогда прівзжаль Владимірь въ Кієвь градь, Выпущаль Илью Муромца изъ погреба, Ціловаль его въ голову-темячко Правду сказаль ты старый козакъ. Жаловаль его шубой соболиною; А Мишаткъ пожаловаль смолы котель.

Этотъ последній стихъ какъ-будто намекаетъ на сожженіе колдуна-кудесника (язычника?), когда, напротивъ, Илья Муромецъ постоянно является во всёхъ нашихъ сказкахъ православнымъ Русскимъ человёкомъ. Замечательно также, что какъ въ исторіи Добрыня былъ сподвижникомъ Владиміра, и при сооруженіи кумировъ и при ихъ разрушеніи, такъ и здёсь онъ насылается на Данилу Денисьевича совершить злодейство, и вероятно овъ же, присутствуя съ другимъ богатыремъ при смерти Василисы, заплакалъ «горючьми слезми» (2).

<sup>(2)</sup> Превивишее значене этого преданія ствдуеть также искать въ борьбъ світа и тьмы, зимняго и льтняго полугодія. Здівсь все таже смерть или плівненіе героя, для похищенія жены его; но если Данила уже не воскреснеть къ жизни, подобно Ивану царевичу, за то смерть Василисы все тоже соединеніе ея (въ смерти) съ ся супругомь. Здівсь уже боліве поэтическаго творчества, боліве драматизма, нравственняя сила долга береть явно верхъ надъ миноомъ, которому до духовной стороны человізчества и діла нізть. Ставръ же бояринъ прямо освойождается женой своей отъ плівна и темницы. Только въ этихъ эпизодахъ страдательная роль достается мужу, что бываеть иногда впрочемъ и въ сказкахъ, какъ напр. Фенисто-ясно-соколь-перушко и другія. П. 3.

Мы сказали выше, что каждая вновь открытая пѣсня, указывая намъ на новыя подробности о древнемъ нашемъ бытѣ, разъясняетъ или подтверждаетъ то, что еще не совсѣмъ для насъ было ясно и достовѣрно. Укажемъ здѣсь на одинъ примѣръ подобнаго рода.

Въ одной изъ пъсенъ собранія Кирши Данилова сказано (стр. 245):

Наводилъ онъ (Васька Пьяница) трубки Нѣмецкія: А гдѣ-то сидитъ Калинъ царь!

Очень ясно, что этотъ стихъ принадлежитъ эпохѣ новѣйшей, когда уже сдѣлались извѣстны въ Россіи телескопы; но тѣмъ не менѣе хранится здѣсь обычай гораздо древнѣйшій употреблять для глазъ какія-то трубочки (вѣроятно, безъ стеколъ), что видно изъ пѣсни про Илью Муромца, помѣщенной въ Московскомъ Сборникѣ 1852 года, гдѣ «Добрыня, взъѣхавши на гору Сорочинскую, глядитъ въ трубочку серебряную». А въ продолженіи разсказа мы видимъ, что Илья Муромецъ, какъ простой козакъ, употреблялъ, вмѣсто трубочки, свой богатырскій кулакъ. Наконецъ, и въ пѣснѣ о Василисѣ употребляетъ также и Данила Денисьевичъ трубочку, которая здѣсь прямо названа подзорною, хотя, быть можетъ, это выраженіе также новѣйшее.

Былина про свадьбу Алеши Поповича — чистый варіанть пъсни: Добрыня Чудь покориль. Въ разсказъ, помъщенномъ у Кирши Данилова, Добрыня, уъзжая на богатырскія дъла, приказываеть женъ Настасьъ Никулишнъ ждать его 12 лътъ, а послъ этого сроку, если онъ не возвратится, идти замужъ за кого пожелаетъ, только не ходить за брата его названаго—за Алешу Поповича. Она же именно за него и выходитъ; но во время брачнаго пира является вдругъ Добрыня, беретъ жену и поздравляетъ Алешу: «здравствуй женившись, да не съ къмъ спать»! Въ новомъ же варіантъ, Добрыня, уъзжая, отдаетъ жену свою Аграфену Григорьевну въ полное распоряженіе и повиновеніе матери своей съ тъмъ, чтобы, по истеченіи 12 лътъ, она отдала бы ее за-мужъ,

только не за недруга его за Алешу Поповича. Когда же Добрыня возвращается, то, среди свадебнаго пиршества, жена его бросается къ нему въ объятія и просить:

> Не давай меня Алешк'в немилому, Будь мой мужъ по старому, по бывалому (3)!

Очевидно, что въ этомъ разсказѣ гораздо болѣе послѣдовательности и логики, — только нельзя не удивляться тому: за чѣмъ Алеша, который постоянно почитается братомъ названымъ Добрыни, является здѣсь его недругомъ. Кажется, какъ-будто въ обѣихъ пѣсняхъ имя Алеши Поповича вошло по ошибкѣ, что и произвело противорѣчіе, встрѣчающееся въ сказкѣ: Добрыня Чудъ покорилъ. Не смѣшалъ ли нашъ народъ Алешу Поповича съ голымъ Шаломъ Давидомъ Поповымъ, который въ другой пѣснѣ разыгрываетъ точно туже роль, и слово въ слово тѣмъ же поздравленіемъ привѣтствуется возвратившимся Соловьемъ Будимировичемъ (4).

Третья былина про Ваську Казнеровича также, по видимому, варіантъ первой половины пъсни про Калина царя, только имя Калины замънено здъсь болье историческимъ именемъ Батыя, и въ этой пъснъ, какъ и въ предыдущей, замътно болье связи и послъдовательности въ разсказъ, чъмъ въ пъснъ того же содержанія собранія Кирши Данилова.

Сталъ ко мий Владиміръ похаживать, Сталъ меня за-мужъ за Алешеньку посватывать, И сталъ мий Владиміръ князь пограживать: Если не пойдешь за-мужъ за Алешеньку Поповича, Такъ не только во городь во Кіевъ, Не будетъ тебъ мъста и за Кіевомъ. Побоялась я угрозы княжецкой, Пошла за-мужъ за богатыря за Алешеньку Поповича.

Вообще въ ногоизданныхъ пъсняхъ встръчается нъсколько варіантовъ этого разсказа во И вып. пъсенъ Киръевскаго и у Рыбникова. П. 3.

<sup>(3)</sup> Насиліе при выдачь за-мужь за Алешу жены Добрыни еще ясиве выражается въ Рыбниковскомъ варіанть (стр. 170):

<sup>(4)</sup> О древивишемъ космогоническомъ смысль этого разсказа и смъщения личности правосланнаго богатыря Алеши Поповича съ его противникомъ Тугариномъ Змѣевичемъ, см. выше, стр. 98 этой книги. П. 3.

Подобно Калину, Батый со многочисленнымъ Татарскимъ войскомъ осаждаетъ Кіевъ и хвалится:

Я и Кіевъ городъ выжгу, вырублю, Божьи церкви съ дымомъ пущу, Князя со княжной въ полонъ возьму, А князей бояръ во котл'я сварю.

Въ пъснъ о Калинъ пріъзжаеть ко Владиміру Татарскій посоль съ угрозою, что «возьметь Калинъ царь Кіевъ градъ, а Владиміра князя въ полонъ полонить, а Божіи церкви на дымъ пуститъ», — и вдругъ потомъ, безъ всякихъ объясненій, является на сцену Васька Пьяница.

Татаринъ изъ Кіева не выбхалъ. Втапоры Василій Пьяница Взобжалъ на башню на стрельную. Стреляль онъ тутъ во Калина царя; Не попалъ онъ въ зятя его Сартока. Угодила ему стрела въ правый глазъ, Ушибъ его до смерти.

Тутъ Калинъ грозитъ пуще прежняго и требуетъ выдачи виновнаго; но является на спасеніе Кіева Илья Муромецъ и перебиваетъ всъхъ Татаръ.

Гораздо подробнъе разсказъ новаго варіанта: всъ богатыри на бъду были въ то время въ разъъздахъ, и испуганный Владиміръ положилъ всю свою надежду на одного Василья Казнеровича.

Пошли же (за нимъ) бояре во царевъ кабакъ, Увидали тутъ Васюточку сына Пьяницу.

Они зовутъ его къ князю; онъ же, какъ прилично пьяницѣ, бранитъ и бьетъ ихъ. Но Владиміръ, зная слабую сторону Василья, подноситъ ему чарочку похмѣльную, которой чарой пьетъ Илья Муромецъ—

А Илья пьетъ чарой въ полсема ведра, Которой чарой пьетъ Добрыня Никитичъ, Добрыня пьетъ чарой въ полнята ведра, Которой чарой пьетъ Олеша Поповичъ, Олеша пьетъ чару въ полтретья ведра.

Но много путнаго ожидать отъ пьяницы нельзя. Васька, осушивши до дна всё три чары, ограничился тёмъ, что сталь стрёлять въ непріятельскіе табуры и попаль Лукоперу въ правый глазъ (зятю Батыя). Татары стали требовать выдачи Васьки, на что Владиміръ и согласился. Здёсь, къ сожальнію, оканчивается нашъ отрывокъ; но въ выноскъ сказано, что это еще не конецъ пъсни, и въ этомъ примъчаніи упоминается сказка того же содержанія, гдъ, вмъсто Батыя, является Мамай, но которая намъ совершенно неизвъстна (5).

Самое имя Василья Казнеровича близкимъ сходствомъ своимъ указываетъ, по видимому, на тождество его личности съ Василіемъ Казимировичемъ, о которомъ извъстна намъ одна пъсня, помъщенная въ Московскомъ Сборникъ 1852 года. Тутъ же въ другой пъснъ упоминается о Васькю Долгополомъ, о которомъ замъчаетъ Муромецъ:

Не ладно, ребятушки, положили: У Васьки полы долгія; По земль ходить Васька—заплетается: На бою, на дракь заплетается, Погибнеть Васька по напрасному!

Но одно ли это лицо съ Васькой Казнеровичемъ (Казимировичемъ), по прозванію Пьяница, — ръшить до сихъ поръ невозможно. Еще другой Василій нашихъ эпическихъ пъ-

<sup>(5)</sup> Въ пъснъ Василій Игнатьевичъ (или Казимировичъ), въ Сборникъ Рыбникова, излагается совершенно тотъ же разсказъ; Василій, по выдачъ его Батыгь Батыгивичу, объщаетъ выдать ему Кіевъ, за что Батыга его угощаетъ, и пьяный Василій, набравшись силой, избиваетъ все Татарское войско. Но Малороссійскому преданію, вмъсто Василія является Михайлко, котораго также Кіяне выдаютъ Татарамъ, чъмъ и лишаются они на-възи золотыхъ воротъ своихъ: кабы Михайлка не выдали (говоритъ онъ имъ), пока свътъ солнца—враги бы Кіева не достали. (Кулиша, Записки о южной Руси, т. I, стр. 3). Этотъ Михайяко не Михайло ли Даниловичъ, спасшій Кіевъ отъ нашествія Уланища по другой былинъ. И. 3.

сенъ—Василій Буслаевъ; но онъ принадлежитъ уже совершенно другому типу торговыхъ и богатыхъ гостей Новогородскихъ (6).

Самый фактъ осады Кіева иногочисленнымъ войскомъ могучаго царя (Калины, Мамая или Батыя) имбеть, вброятно, своеначало въ какомъ-нибуль историческомъ происшествіи, но происшествій, относящемся къ эпохѣ гораздо древнъйшей, чемъ появление въ России Татаръ. Это видно изъ того, что тоть же факть, облеченный народной фантазіей въ форму болье аллегорическую, появляется у насъ въ другихъ сказкахъ, гдъ, вмъсто Татарскаго войска, является предъ Кіевомъ одно миоическое лицо грознаго и могучаго богатыря Тугарина Змъевича (7), который отвъчаетъ посламъ Владиміра: «Подите вы назадъ къ князю Кіевскому; скажите ему опалу великую. Научу я его быти въжливымъ; позабудеть опъ красти княжень Болгарскихъ, править угрозы съ послами (8). Прогнѣвилъ онъ царя Болгарскаго, того царя, что живеть не далече Лукоморья синяго (именемъ Тривелій, по сказкі Чулкова); и веліль онь, царь Болгарскій, привезти ему главу Владиміра, за его неправды великія, за похвальбы богатырскія, за его терема златоверхіе, за его богатства несмѣтныя. Содержу я слово крѣпкое, богатырское: соймаю его буйну голову со могучихъ плечь» (\*). Послъ

<sup>(6)</sup> Тождество Василья Пьяницы и Васьки Долгополова, дьячка-грамотья и посла Казимировича, не подлежить нынъ сомивню. См. пъсни Киръевскаго, вын. 2, стр. XXV. Въ Рыбниковскомъ сборникъ является (стр. 189) еще новый Василій, паробокъ заморскій, который, вмъстъ съ Василіемъ Казимировичемъ, составляетъ посольскую свиту Дуная Ивановича. *И.* 3

<sup>(7)</sup> Имя Тугарина взялось, быть можеть, оть Тугаркана наших в льтописей, у котораго Святополкъ-Михаилъ взяль дочь въ замужетво. И. 3.

<sup>(8)</sup> Намекъ на похищение парицы Опракси или Афросинии, супруги Владиміра. Дунаемъ Ивановичемъ. Здъсь она, по видимому, является дочерью Болгарскаго царя; но по разсказамъ о свадьбъ Владиміра, отецъ ся представляется царемъ Лиховинскимъ, пногда королемъ Литовскимъ, а большею частію владъльцемъ Золотой Орды. П. 3.

<sup>(\*)</sup> Русскія сказки Чулкова, ч. І, стр. 9, Москва, 1820, и Русскія народпыя сказки Сахарова, Спб. 1841. Былина про Добрыню.

такихъ угрозъ, всъ въ Кіевъ перепугались, и не случись тутъ Добрыни Никитича, — погибъ бы и Кіевъ, и славный князъ его Владиміръ.

По другому преданію, Тугаринъ Змівевичь не подъ стівнами Кіева, но уже въ самой княжеской гриднъ Владиміра, гдъ и распоряжается будто хозяннъ: «не честно за столомъ сидить, не честно ъсть и пьеть; надъ княземъ насмъхается, самъ похваляется, а супругу его цълуетъ въ уста сахарныя», и творить вообще всякаго рода безчинства. Туть является Алеша Поповичь, чествуеть онъ Тугарина собакой, болваномъ и дуракомъ неотесаннымъ; Тугаринъ осержается и вызываетъ Алешу на поединокъ, на которомъ и погибаетъ. Еще существуеть въ народъ почти подобный же разсказъ объ Ильъ Муромиъ, который, возвратившись въ Кіевъ, находить у Владиміра въ налатахъ теремныхъ «сидить Идолище посередь пола, а самъ просить пить, ъсть. Принесли ему быка жаренаго; пе долго думалъ Идолище: съйлъ быка со всъми костьми, - только и видъли быка! Принесли Идолищу съ краями полные дубовые чаны меду сыченаго; не долго думалъ Идолище: схватилъ чанъ, да и выпилъ весь медъ за-разомъ. Илья на Идолище посматриваетъ, да вслухъ поговариваетъ: «Экова Идолища до сыту не накормишь, до пьяна не напоншь! Кабы жить ему со звърьми, кабы быть ему со собаками!»--Гнъвно закричалъ на Илью Идолище; но Илья сняль съ себя свою шапсчку девятипудовую, да накрылъ ею Идолище: и подъ этой шапочкой Идолище духъ испустилъ» (\*).

Очевидно, что всё эти различные разсказы относятся къ одному общему преданію, въ основё котораго, какъ замётили выше, лежитъ, вёроятно, какое нибудь истинное историческое происшествіе, вознесенное народной по-

<sup>(\*)</sup> Древнія Русскія стихотворенія Кирши Данилова, стр. 88 и слѣдующія; Русскія народныя сказки Сахарова, стр. 92; также и лубочная сказка про Илью Муромца. Сюда же относится отчасти и разсказъ про спасеніе Кіева Михайломъ Дапиловичемъ отъ царища Уланища. Пъсни Киръевскаго, вып. 3, стр. 48. П. 3.

эзіею въ сказочный міръ фантазіи и аллегоріи. Всѣ эти Тугарины, Горынчищи, Идолищи, Калины и Батыи нашихъ эпическихъ пѣсенъ,—ясные представители древнихъ враговъ народной независимости и православной вѣры юной Россіи. Въ ихъ гибели нѣкогда олицетворилась въ нашей народной пѣснѣ побѣдоносная борьба христіанства съ отжившимъ язычествомъ; позднѣе же, при освобожденіи Россіи отъ Татарскаго ига, тою же пѣснію народъ прославилъ торжество и побѣду Креста надъ полумѣсящемъ Магомета.

## О ДРЕВНИХЪ

## навязахъ и наузахъ

и влини ихъ на язык, жизнь и отвлеченныя каненой (\*).

Первоначальный человых понималь подъ словомъ жизнь одно чисто физическое существованіе, почему и выраженія животъ (какъ существованіе) и жизнь (Leib и Leben) были для пего тождественны, а самое слово животъ (Leib) означало въ тоже время ту часть человыческаго тыла, которая содержить въ себы всы главные органы его жизни, безъ которыхъ онъ и жить не можетъ; посему и выраженіе: положить животъ, или Нымецкое: leiblass, отождествляется съ понятіемъ смерти. У Полабовъ сердце, желудокъ, животъ и жизнь имыли одно общее выраженіе геімот, только первое означалось чаще съ уменшительнымъ геімоть, почему, выроятно, и у насъ это слово имыло прежде болье общирное значеніе, и «положить животъ свой» могло совершенно соотвытствовать въ картинности своей выраженію—стать грудью.

При такомъ понятіи жизни, наше я почти отождествляется съ главными органами нашего физическаго существованія,

<sup>(\*)</sup> Эта статья, составленная по поводу и на ссповавія сочинскія Гануша ueber die Alterhümische Sitte der Angebinde bei Deutschen, Slaven und Littauern, Prag. 1855 г., была напечатана въ 3-й части Архива Историко-юридическихъ свъденій, изд. Калачовымъ; ныпъ же добавлена и пересмотръпа вновъ.

животомъ, головой, сердцемъ; и дъйствительно, въ народныхъ пъсняхъ не ръдко поется въ третьемъ лицъ про сердце или головушку пъвца, замъняющія здъсь его я. Но если животъ и голова представители моего я, то руки, какъ посредники между мною и окружающими меня предметами, носять на себъ понятіе моей принадлежности, понятіе моего. Все, что держать и обнимають мои руки-мое. Воть почему всв выраженія принадлежности, имущества и владінія, большею частію носять въ первоначальномъ видъ своемъ смыслъ физическаго схватыванія рукою, какъ напр. держава отъ держать (удержать за собою), имъніе отъ имати-брать; наконецъ и выраженія, указывающія прямо на руку, какъ faustpfand, handfeste, handel, -порука, порученіе, и пр. и пр. Такимъ образомъ, рука становится въ прямой физической связи между мною и схваченнымъ мною предметомъ. Съ такого рода представленіями не разстается человькъ даже и въ тъхъ сферахъ, гдъ матеріальное схватывание рукою становится невозможнымъ, и перенося ихъ въ область мышленія, всякое прикосновеніе своего я къ окружающимъ его предметамъ или обстоятельствамъ облекаетъ онъ въ воображении своемъ, въ любимую форму вещественныхъ узъ, соединяющихъ и связывающихъ его съ внъшнимъ міромъ.

Рука является, такимъ образомъ, первою нитью, соединающею мое я съ принадлежащимъ мив предметомъ—съ мое. Но кромъ рукъ человъку дана возможность укръплять предметы еще иначе къ своему тълу, окружая или завивая себя этими предметами, т. е. привязываніемъ и навъшиваніемъ ихъ на себя. Этимъ условіямъ подчиняются всв одежды, ожерелія и всякаго рода ноша, непосредственно соединенная съ самимъ человъкомъ. А какъ человъкъ, въ дикомъ кочующемъ состояніи, имълъ все свое добро при себъ к почиталъ своимъ только то, что могъ унести съ собою, что непосредственно было съ нимъ связано, или матеріально къ нему привязано (надъто, навьючено), то естественно, что понятіе владънія и собственности слилось неразрывно въ нашемъ воображеніи съ представленіемъ вещественныхъ узъ, связы-

вающихъ обладаемое съ владътелемъ. Чъмъ драгоцъннъе казался человъку предметъ, тъмъ кръпче старался онъ соединиться съ нимъ, почему и придавалъ дорогимъ металламъ наиудобнъйшія формы для окруженія и обвитія ими самаго себя, какъ, напримъръ, формы колецъ, вънцовъ, обручей (объ рудъ) и проч.

Первый дикій способъ всякаго пріобретенія есть насильственное схватываніе предмета, насильное привязываніе его къ себъ, почему и въ словъ навязывать сохранился смыслъ насилія, а въ Нъмецкомъ ringen -- бороться (отъ ring-кольцо) и überwinden-побороть (собств. обвять) присутствуеть и понятіе борьбы. Въ феодальной Европ въ знакъ вызова на поединокъ бросали перчатку-знакъ схватывающей руки, у Чеховъ же вънецъ (въроятно, цъпь), какъ примъта того состоянія, на которое присуждался побъжденный, подобно какъ веревка на шев умирающаго гладіатора-явный знакь плена и рабства. Дъйствительно, понятія побъжденія и плана въ древности сливаются въодно съ понятіемъ рабства; можно почти утвердительно сказать, что первымъ рабомъ сталъ тотъ, который въ неравной борьб покорился врагу своему, отдался ему въ полонъ, схваченъ имъ руками (manucaptus), и сталъ въ глазахъ побъдителя его собственностію, почему, какъ вещественную собственность, господинъ сталъ привязывать къ себъ, къ своей колесницѣ или къ коню своему, эту живую собственность, связавъ ему руки и ноги, чтобы лишить его всякаго вольнаго движенія. Отсюда и синонимныя выраженія вязень и узнико у П. Берынды въ значеніи плінника. Ганушъ предполагаетъ даже, что и самое слово плынь, полонь, имьеть одно начало съ плесть, плетень, полотно и пр. Въ Германскомъ языкъ встръчаемъ мы выраженія bänndigen, überwinden и другія, указывающія прямо на насильное, но естественное связываніе побъжденнаго, точно также какъ и латинское vinco, victorпобъждаю, побъдитель, совершенно сродственны съ vinctum и vinculum—связываніе, узы и цьпи.

Въ эпоху осъдлости, человъкъ, не таща болъе за собою все свое добро, не въ состояни болъе и привязывать оное

къ себъ непосредственными матеріальными узами, но запираєть его за кръпкими стънами, которыя, замъняя для него прежнія веревки и цъпи, получають въ его воображеніи одинаю съ ними значеніе узъ; узница, вязенье, турма, узилище (у П. Берынды), вотъ тъ слова, которыми онъ называеть это кръпкое, стънами обнесенное мъсто. И въ прочихъ языкахъ Европы слова torre, toure, turm (наше тюрьма), имъютъ начало свое отъ нонятія окруженія, соотвътствующаго вполнъ нонятію обвитія и обвязанія.

Начавни владъть недвижимымъ имъніемъ, человъкъ перенесъ и на него свое древнее понятіе, и чтобы кръпче удержать за собою это имущество, онъ сталь окружать и обносить его заборами и рвами. Замъчателенъ въ этомъ отношеніи Индо-Европейскій корень gard, въ значеніи отдъльной, загороженной собственности. Скртск. гарта еще только колесница-имущество кочующаго человъка, но Готское gards уже домъ и дворъ; дальше слъдуетъ Литовское жардисъ-нашъ городъ, garten, jardin, какъ огражденная, но еще частная собственность (Русское ограда); наконецъ, градъ (городъ) въ смыслъ уже общественнаго явленія, крапости, и urbs. Всь эти слова имьють между собою общую связь одного и того же понятія-огражденія собственности, которое, съ другой стороны, въ Немецкомъ gurtel, gürtel (поясъ) возвращается къ первоначальному смыслу вещественной повязки человъческого тъла. Точно также корень tün или zün одновременно порождаеть и наше тынь, тынить, Нъмецкое Zaum — ограда и Сканд. tüm — verdarium. Слово же зараменье (грань) имъетъ филологическую связь не только съ областнымъ выражениемъ раменье-лъсъ (какъ рама - грань поля, равнины, обозръваемыхъ глазами), но и съ словомъ рамо-плечо, Латинское humerus, ramus, Нъмец. arm-рука и Франц. rameau-вътка древесная. Вообще вътви-это руки дерева, почему и постоянно сравниваются между собою эти два представленія, что, быть можеть, и породило и наше раменье въ смысть льса (\*).

<sup>(\*)</sup> Буслаева, Р. Нар. Поэзія, ч. І, стр. 12.

При появленій болье мирныхъ гражданскихъ и общественныхъ отношеній, насильственное завладыніе схватываніемъ руками уступаєть мысто другимъ мирнымъ способамъ пріобрытенія: подарку, мынь и покупкы; но въ тоже время и одно огражденіе своей собственности стыами и заборами становится неудовлетворительнымъ, и самыя выраженія крюпости и огражденія принимаютъ новый нереносный смысль актовь и договоровь. Съ новымъ порядкомъ вещей, человыкъ, начиная сознавать свои нравственныя обязанности, подчиняетъ понятію долга свой необузданный произволь добровольными уступками общественнымъ условіямъ; но и на эту для него новую почву гражданственности и закона переносить онъ и свое древнее представленіе вещественнаго связыванія, обвиванія, окруженія и сжатіл или схватыванія рукою.

Любовью и трудомъ привязывается человъкъ къ своей родимой землъ, къ своему очагу и семейству. Такимъ образомъ, являются кровныя узы родства и узы дружбы-союзы, связи и привязанности (verwand, вмѣсто verbant, связанный, и Чешское пріузникъ-пріятель). Общественныя нужды налагають на человъка всякаго рода обязанности и обязательства (обвязанія и обвязательства, obligatio, verbindlichkeit), и всякій общественный договоръ или условіе принимаетъ въ нашемъ воображеній пластическую форму связи, союза (соуза) и вънца, въ первоначальномъ смыслъ этого слова (у Берынды увясло и увязенье-вънецъ, увясти впицы - короновать). И вся жизнь, наконецъ, уподобляется длинной нити (въ рукахъ Паркъ, напримъръ), по которой наши дъянія и предпріятія являются то завязывающимися, то развязывающимися узлами (завязка, развязка), почему и самъ узело принимаеть въ глазахъ нашихъ символическое значение таинственной загадки неразгаданной будущности. дугмания ст. жининабо

Подобно какъ въ вещественномъ связываніи лица или предмета есть сторона дъйствующая—активная (тоть, кто связываеть) и сторона страдательная (кто или что связывается),

точно также и въ нравственныхъ узахъ человъка является онъ то дъйствующимъ лицомъ, пользующимся кръпостію этихъ узъ, то лицемъ пассивнымъ, угнетеннымъ ихъ тяжелымъ бременемъ. Естественно также, что, при перенесеній физическихъ явленій на отвлеченныя понятія, самые вещественные предметы этихъ явленій стали для насъ аллегорическими символами тъхъ идей, которыя соотвътствуютъ въ міръ мышленія явленіямъ жизни матеріальной. Такимъ образомъ, вънцы, цъпи и кольца отъ первоначальнаго значенія оковъ постепенно переходять въ нашихъ глазахъ въ олицетвореніе понятій царства, брака, могущества, богатства и славы, соединенныхъ однако же постоянно и съ значеніемъ объта и деговора, связывающаго члена сословія со всей его общиной (напр., цъпи рыцарскихъ орденовъ), супруга съ женою, пастыря съ паствою и царя съ народомъ.

Мы видъли уже выше, что первый способъ всякаго прі; обрътенія и владънія состояль въ вещественномъ схватываніи рукою; но можно даже сказать, что если челов'єкъ двигается ногами, всъ почти прочія физическія его дъйствія совершаются руками, отъ чего и Нъмецкое handlung (дъйствіе) прямое начало свое имъеть отъ hand-рука (по Санскритски: кара отъ кри-делать, собственно делающая). Чуть ли не общечеловъческій обычай при условій или договорь протягивать руку въ знакъ об'вщанія и клятвы, откуда и наша поговорка: ударить по рукамь. Ясно, что въ этомъ простомъ обычав лежить древный шая форма крыпости и связи договора, которая, по видимому, удержалась въ Россіи болве, чвиъ гдвнибудь, въ своей первобытной форм'в, если вспомнимъ не только юридическое наше рукоприкладство, но и народный обычай разниманія руко третьимь, постороннимь лицомь, которое ударяеть своей рукой сжатыя руки условливающихся, обрядомъ становится свидътелемъ и порукою (по рукамъ?) върнаго исполненія условія. Не менъе знаменательно и то, что если приходится неграмотному человъку подписаться подъ какимъ-нибудь актомъ или условіемъ, то, " возлагая эту обязанность на грамотнаго, онъ ему прежде

того даеть руку, следовательно ему поручаеть, грамотный же становится какъ-будто его поручителемъ (Французкое mandat, mandataire отъ manum dare). В фроятно, что и слово обручение имъло прежде болье общій смысль договора; но и донынъ обручение только личное объщание, еще не связанное духовными узами вънда. На Западъ встръчаются почти тъже обычаи. Такъ, напримъръ, въ Французскомъ древнемъ правъ вассалъ приносилъ клятву подданства, давая объ руки государю; господинъ, освобождая раба, долженъ былъ оттолкнуть его рукою; при передачь имущества и вступлении во владение какъ недвижимою, такъ и движимою собственностію, владітель должень быль наложить на нее руку въ знакъ владънія. Когда же хозяинъ отыскивалъ потерянную свою лошадь, или корову, или вещь, онъ удостовъряль свое право на нее накладываніемъ на нее руки. Еще сохранилось на Французскомъ языкъ множество юридическихъ выраженій, указывающихъ прямо на употребленіе руки въ подобныхъ случаяхъ: main-garnie, main-levée, означаетъ, первое — владеніе спорнымъ предметомъ, а последнія и право на владѣніе, main-mise — наложеніе запрещенія на спорный предметь; а main-morte-закопное лишеніе, отказъ во владьніи. Сюда же относится названіе крестьянина manant (въ смысль несвободнаго сословія), и древнее mambourg, mambaurnée онекунъ, опека, наконецъ maintenir, maintien, maintenant (теперь-покуда держу въ рукъ) также имъють, въроятно. древивищее юридическое значение (\*). Отъ обычая давать руку въ знакъ заключеннаго условія или договора произошли въроятно и дальныйшія производныя Ньмецкаго hand и handlung, какъ то: handel — торговля, и многія другія (ver-be-ab-handlung), а отъ древне-Нъмецкаго munt или mund-рука, въ смысле защиты, произошло и название опекуна Vormund. Существительное же ring-кольцо, и рожденное отъ него ringen-бороться руками, имъютъ свое начало въ Славянскомъ рука-гека, выражая въ тоже время

<sup>(1)</sup> Michelet, Origine du droit Français. Brnxelle, 1840.

ваключающееся въ этомъ последнемъ слове древнейщее значение физической силы и власти надъ сдержаннымъ въ руке предметомъ, отчего и древне-Русское выражение: быть подъ рукою, въ смысле быть подъ властию. «Иже послани отъ Олга, великаго князя Рускаго, и отъ всехъ иже суть подъ рукою его светлыхъ бояръ» (Лавр. лет., стр. 13). Также упоминается у Кирилла Туровскаго о грамоте, присланной княземъ городскимъ жителямъ «подъ рукою его сущимъ»

Мы указали на переходъ отъ схватыванія рукою къ навязамъ, какъ искуственнымъ ея дополнителямъ, для прикрфпленія къ своему я и удержанія за собою своего движимаго имущества, почему и перейдемъ здъсь прямо къ тъмъ глаголамъ, которые по преимуществу выражають собою сродныя понятія всякаго рода вязанія и привязыванія: 1) плесть, (перк.-Слав. плести), отсюда не только плетень, какъ ограда недвижимаго имущества, но, по мненію Эрбена и Гануша, полотно (Богемское platno) и даже плънъ (полонъ).2) Прясть, пряду, пряжа, и прячь (неупотреб.)—запрягать, откуда не только производныя: пряжка; упругость, пружина и пр., но даже и слово супруго. Этимъ двумъ глаголамъ по смыслу совершенно соотвътственнымъ представляется Германскій корень spann, откуда spannen (прячь, натягивать, запрягать) и spinnen — прясть, и множество другихъ производныхъ. 3) Вязать и вить (Нъм. binden и winden, др. Герм. vidan, vidi) оть кор. Санскр. ве́—свивать, сплетать, сшивать и пр. порождають синонимическія значенія увясла, вінца, связки, віника, повязки и повойника. Въ отвлеченномъ значении своемъ два последніе глагола выражають все главныя понятія пріобретенія и договора или лучше сказать пріобр'ятенія не дикой силой кулака, но посредствомъ договора, подарка, уступки или мъны. Самое слово дать (даръ, дань, Латинск. dare, dono) имбеть, быть можеть, но мевнію Гримма, свое на чало въ древ. Герм. vidi, vidan. У Чеховъ въ выраженіяхъ vazati, zavazati сохранился смыслъ подарка (въ особенности детямъ крестнымъ отъ кумовьевъ). Тотъ же смыслъ имветь у нихъ поговорка: «дать на вѣнокъ» — do vinku dati, а глаголъ vinovati означаеть не только дарить, не и посвящать, Нѣмец. widmen. Если же мы вспомнимъ, что вѣнокъ (вѣнецъ) символъ договорнаго союза — вънчанія брака, то и выраженіе дать на вылокъ едва ли не получить въ глазахъ нашихъ значенія свадебнаго подарка, приданаго. Въ древней Россіи называлось приданое выномъ, и слову вѣно совершенно соотвѣтствуеть древ, Герм. wittemo, widamo.

Обще-Европейскій древній обычай покупать себ' нев'єсту отозвался въ языкъ нашемъ не только въ оттънкъ насилія, сохранившемся въ выражени выдать за-мужь (сравни выдать головой), но и въ другомъ значени слова впоно, какъ выкупной ціны, платимой за невісту-въ древности, віроятно, ея родителямъ, а позднъе, по праву сильнаго, барину, помъщику, и произшедшаго отъ него глагола вънити-продавать, вполнѣ соотвътствующаго Латинскимъ venus, venale и vendere (подкупъ и продажа). Но не смотря на этотъ обычай покупки невъстъ, бракъ нисколько не теряетъ значенія свободнаго договора между мужемъ и женою; сначала вяжется женихъ за двушкой (по областному выраженію Калужцевъ), т. е. ухаживаетъ и сватается за нее, потомъ обручается, т. е. даеть ей руку въ знакъ окончательнаго условія, и за тъмъ уже винчается съ нею неразрывными узами брака, — и это добровольное и обоюдное соединение принимаетъ имя супружества (супругъ отъ «прячь»).

Супружескою върностію не оканчиваются узы нравственнаго долга человъка-семьянина; напротивъ того, рождающіяся дъти налагаютъ на него новыя заботы и обязанности. Чешскія выраженія: дать на вънокъ или завязать ребенку на крестины, относятся по преимуществу къ подаркамъ крестныхъ отцовъ и матерей; у насъ кумъ даритъ крестнику поясокъ и даетъ денегъ на ризки, у Чеховъ же на рожіјапе (пеленки). Нъмцы употребляютъ выраженія: bescheren, beschenken (дарить), вмъсто родить, и при Рождествъ Христовъ дарятъ дътей отъ имени родившагося Спасителя. Во Франціи существуетъ обычай при рожденіи ребенка разсы-

лать знакомымъ и роднымъ конфеты, какъ-будто отъ новорожденнаго; у Люнебургскихъ католиковъ при Рожд. Хр. поется: wesola nowina! Maria powila nam syna; а Сербъ, при рожденій ребенка, обращается къ родильниць съ обычнымъ вопросомъ: «что ми је майка повила?» Наконецъ, Русское названіе повивальной бабки ясно указываеть, что и у насъ роды почитались некогда за подарокъ отпу семейства, но подарокъ далеко не безусловный, а напротивъ возлагающій на него новыя ціпи нравственнаго долга. Замътимъ еще, что въ Германскихъ языкахъ переносится тоже понятіе связи на кормленіе ребенка материнскою грудью: das spünn, gespünn, gespinn — грудное молоко, и abspänen, endspänen — отымать отъ груди, потому, въроятно, что самое spänen значило нъкогда сосать, что подтверждается отчасти и названіемъ модочной свинки spanferkel.

Съ значеніемъ вѣна, связыванія и даже пряжи (spinnen) совпадаетъ и наша древняя умычка. Корень мик, мкну, умыкать, примыкать—отрывать и привязывать, замыкать—завязывать, оцѣплять, горемыка—человѣкъ, связанный горемъ. Отсюда замокъ—запоръ и замокъ—огороженное, крѣпкое мѣсто, крѣпость. Далѣе, мьита — мечта, въ смыслѣ, быть можетъ, призрака, напуганнаго воображенія, и мычка—мыканье льну въ практическомъ значеніи пряжи.

Вст общественныя устройства, законы, условія и договоры, какъ бы они ни были добровольно приняты человткомъ, все же становятся въ глазахъ его цтиями, сттсняющими его произволъ (obligatio, verbindlichkeit, обвязанность), и хотя бы эти цти были изъ чистаго золота, онт все-таки остаются птиями. Въ нартияхъ Швейцаріи и южной Германіи до сихъ поръ купчіе и дарственные акты называются strick или strecke (т. е. веревка), и выраженіе einstrickete, слово въ слово— ввязанный, означаетъ самую землю или иное имущество, о которомъ актъ совершается. Замтательно что въ этихъ же нартияхъ сохранились въ смыслъ подарка, выраженія helseta и wörgeta отъ halsen, würgen—душить

за шею. Фризское ved означаетъ въ одно время и договоръ и залогъ. Нъмецкій корень spann имълъ также по видимому значение договорной связи, почему отрицательныя -- abspennig, abspänstig удерживають донын смысль противозаконнаго уклоненія отъ своего долга; и дъйствительно встръчаемъ мы въ Набелунгахъ выражение bespunnen mit miete, обвить наймомъ, т. е. обязанностями или наградами. Быть можетъ. имъетъ прямое отношение къ этимъ общечеловъческимъ понятіямъ о навязахъ и обычай феодальныхъ инвеституръ, встръчающійся однако же отчасти и у насъ, при заключеніи договоровъ, передавать другь другу цёпь, кольцо или какойлибо другой гибкій предметь, могущій служить для завязки чего-нибудь, какъ то: древесную вътвь, веревку, или даже солому. Самое названіе вътви или вътки указываеть на одинъ и тотъ же Санскр. корень ве. Въ Римъ, при уничтожении или снятіи запрешенія на им'вніе, ломалась в'єтка; в'єтвями же, воткнутыми въ землю, означались границы полей; у Грековъ всякій просящій держаль въ рукъ вътку масличнаго дерева (символъ мира и уговора). Въ среднев вковой Европъ вътки служили символомъ передачи недвижимаго имущества, въ особенности лъсовъ и садовъ плодовыхъ, и въ послъднемъ случат для этого употреблялись яблоня, груша и оръшникъ. Иногда вътка переходитъ въ палку, которая, въ свою очередь, какъ символъ власти и владънія, становится скипетромъ въ рукахъ въщеносцевь. На Западъ вступленіе во владение и отказъ отъ онаго, покупка, договоръ, изъявленіе правъ на владініе, освобожденіе раба и многіе другіе юридическіе акты совершались держаніемъ, бросаніемъ и ломаніемъ соломы; продавецъ поднималь съ земли соломину и передаваль ее, въ знакъ своего отказа, покупщику, который сохраняль ее, какъ свидътельство совершеннаго акта; въ случат жалобы являлся онъ съ этой соломиной и предъ судьей. Rompre la paille (ломать солому) означаеть на Францускомъ языкъ обоюдное условіе; но rompre le festu значило встарину покинуть или очистить край: «va-t-en en ta contrée, rompu est le festus.» Наконецъ, замътимъ,

что въ клятвахъ и уговорахъ солома, при этомъ употребляеман, постоянно носить въ древи. Франц. языкъ эпитетъ вязанной — la paille noveuse. Зам'втимъ также, что самое выражение-ломать солому (тотрге) можеть легко означать здъсь сибание и связывание ея въ вънокъ. Германские императоры, отправляясь въ Римъ за императорской короной. должны были на пути своемъ вънчаться дважды: соломеннымъ вънцомъ въ Моденъ и желъзнымъ въ Миланъ. Донынъ во Франціи привязывають пуки соломы къ продажной мебели. соломой завязывають хвосты продажных в лошадей, и продающіяся земли означаются высокимъ шестомъ, украшеннымъ соломеннымъ крестомъ. Символъ соломы при договоръ былъ, по видимому, обычаемъ знакомымъ и нашей древней Руси. «Посемъ же посла Володимеръ слугу своего доброго, върного, именемъ Рачтыню, ко брату своему Мьстиславу, тако ръка: «молви брату моему: прислаль, рци, ко мн сыновець мой Юрьи, просить у мене Берестья, азъ же ему не далъ ни города, ни села; а ты, рци, не давай ничего жей, и вземъ соломы въ руку отъ постеля своев, рече: «хотя быхъти, рци, брать мой, тоть вехоть соломы даль. того не давай по моемъ животъ никому же» (Ипат. льтоп.).

Въ дътствъ человъчества, когда царствовала одна сила и одна только борьба могла ръшать воиросъ о правомъ и неправомъ, судъ и сраженіе сливались въ одно понятіе. Но даже въ позднъйшія эпохи, — когда обыкновенный судъ немогъ ръшить дъло, человъкъ прибъгалъ къ борьбъ и поединкамъ, которые признавалъ судомъ Божіимъ. Имъя въ виду, что побъжденный становился рабомъ побъдителя, естественно, что и самое сраженіе и соединенное съ нимъ понятіе о правомъ и неправомъ, могло представиться воображенію обоюднымъ усиліемъ связать и скрутить цъпями своего противника; донынъ говорится о сраженіи: «дъло завязалось». У Чеховъ передъ поединкомъ былъ обычай, упомянутый нами выше, бросать противнику вънецъ, т. е. цъпь или окову, въ знакъ того, что ожидало побъжденнаго. Съ такой точки зрънія побъдитель есть тотъ, кто связываеть; побъж-

денный тотъ, кто связанъ. Немец. überwinden, bänndigenнобъдить, пересилить, происходять, очевидно, отъ binden и band. Въ правильномъ судъ вмъсто побъжденнаго является виновный, и Ганушъ полагаетъ, что слово вина имъетъ также нъкоторое отношение къ корию вить, выражая, можеть быть, собою узы преступленія. Въ феодальномъ Германскомъ слов'я bana (также band) соединяются оба понятія—и военной силы, и судебной власти баннаго государя (bannherrn); тоже слово выражаеть и судебный приговоръ, лишающій правъ, осуждающій и изгоняющій изъ своей родины (bannen, verbannen) Везд'в все тоже понятіе узъ, которыми сильный связываетъ слабаго и правый виновнаго. Но при отсутствии истиннаго права и неувъренности въ своей физической силъ, человъкъ, для того, чтобъ опутать своего противника, прибъгаетъ не ръдко къ гнуснымъ средствамъ обмана, лжи, хитрости, пуганія и подкупа; отъ Латинскаго vendere происходить и venas, venalis — подкупный; у насъ вязга, вязига — придирчивый, за все тяжущійся челов'якъ. Въ самомъ смысл'я слова: навязать вещь, или дело кому-нибудь, скрывается корысть, недоброжелательство и насиліе, которое еще ярче выступаетъ въ Нъмецкихъ выраженіяхъ: anspannen и aufbinden, въ смыслъ обманывать, дразнить, смънться, а иногда и пугать, отъ чего и gespänster-привидение (обманъ и пугалище). Поговорка: ein Band durch den Mund ziehen, значить увърить въ неправдъ, надуть; другая поговорка-нацыпить на себя медвидя, sich einen Bären aufbinden, употребляется въ смыслъ надёлать долговъ. Впрочемъ здёсь слово baer совершенно ложно: принято за медведя, и есть ничто иное какъ древ. Герм. bar-носить, откуда Славянское-беру, брать и бремя, совершенно соотвътствующее смысломъ своимъ древ. Герм. baer. Тяжеле всёхъ оковы, надётыя на человёка насильно, противъ. воли его, оковы, изъ которыхъ онъ постоянно и всегда напрасно старается вырваться на свободу. Таково положение не только раба, плінника или даже преступника, приговореннаго закономъ, но и свободнаго по видимому человъка - горемыки, угнетеннаго нуждами, бользнями и горестями. Нътъ ему нигдѣ простора; закованъ ли онъ въ цѣпяхъ, окруженъ ли стѣнами узницы (вязенья), или связанъ по рукамъ и ногамъ обстоятельствами, — его жизнь невольно становится ему обузой.

Эти вещественныя или нравственныя цепи, соединяя (conjungere) и прикръпляя человъка къ мъстамъ и лицамъ, отъ которыхъ онъ не въ силъ оторваться, такое насиліе естественно переходить для него въ нестерпимое иго --Санскр. юга, юдж., Кроатск. юкъ, Нъмеп. Joch, Латинск. subjunjere, jumentum, jugum. Отъ понятія связывающихъ увловъ родилось и понятіе узкоты (узость). Рабы Римъ и Германіи носили короткія и узкія платья и обстриженные волосы, между томъ какъ человокъ свободный носиль длинные волосы и широкія длинныя платья. Чувство страха угнетеннаго раба или плънника, сжимая сердце его боязнію и испугомъ, конечно вполнъ соотвътствуетъ физическому его стъсненію-узкоть, почему и донынь у Чеховъ слово это выражаеть собою страхъ, точно также Санскр. ag-узко; Нъмен. enge (узко), когда angst, bange принимаютъ значение страха, какъ и Латинск. angor и axcietas, и Франц. angoisses; у насъ же отъ слова узъ, переходомъ з въ же (также какъ гужъ, и областное ужище - веревка), появляется и слово ужасъ. Вообще чувство страха производитъ на человъка сильное первное и умственное напряжение, spannung, отъ котораго легко разгорается его внечатлительное воображеніе (мчта - мечта) до такой степени, что ему появляются призраки и пугающія его видінія; почему отъ spannung, какъ замъчено выше, происходитъ и слово gespänster. Не лишена нъкоторой въроятности догадка, что и наше пунать, испугь-пугалище, имъло въ первоначальномъ смыслъ своемъ значение навязывания или напряжения, если сравнить его съ древн. Герм. poug (boug) -- обручь (Малорос. пуга: «ходить Илья на Василья, носить пугу житяную») и Русскимъ пукъсвязка, отъ котораго, какъ предмета, служащаго къ прикръпленію, Шимкевичь производить и путовицу.

Средину между физическимъ связываніемъ тъла и нрав-

ственными узами, какъ бы переходъ отъ одного къ другому, представляютъ намъ, въ народныхъ суевъріяхъ, преданія про волшебныя узы и чары. Въ нихъ есть отчасти и вещественное окруженіе человъка начертаніемъ чародъйнаго круга, пляской или обходомъ вокругъ него; но сущность этихъ чаръ не въ самомъ веществъ окружающаго и связывающаго предмета, но въ ихъ сокрытой отъ насъ силъ: «Въ моихъ узлахъ сила могучая! заговариваю заговоръ мой кръпко на кръпко! слово мое кръпко, на въки ненарушимо». «А будь мое слово сильнъе воды, выше горы, тяжеле золота, кръпче

алатырь-камня, могучае богатыря», и пр. и пр.

Можно бы въ разныхъ таинственныхъ дъйствіяхъ колдуновъ, кудесниковъ и маговъ всей Европы найдти множество примфровъ естественнаго окруженія; припомнимъ только здфсь необходимую осторожность при ожидании разцвъта папоротника въ Ивановскую ночь, состоящую въ томъ, чтобъ очертить его кругомъ и стать самому въ этотъ кругъ, дабы нечистая сила не могла схватить цвётокъ. При язвахъ и повътріяхъ существуетъ, какъ въ Германіи, такъ и у насъ въ Россіи, древній обычай ночнаго тапиственнаго опахиванія села, т. е. всв женщины села; взявъ съ собою плугъ, обходять съ нимъ ночью, съ разными обрядами, кругомъ всего села; это не что иное, какъ окружение села той же предохранительной чертой. Обводъ мертвой рукой (т. е. рукою, отръзанною отъ туловища) --- магическое средство, употребляемое въ особенности сказочными разбойниками для погруженія обведенныхъ въ непробудный мертвенный сонъ. Если заблудится кто-нибудь въ лъсу, говорять, что его льшій обошель, повърье, прямо также указывающее на какое-то таинственное окружение со стороны последняго, отъ котораго иначе нельзя избавиться, какъ перекувырнувшись черезъ голову, что, въ свою очередь, такое же колесообразное движение. Въ соприкосновении съ этимъ повърьемъ о лъшихъ находится, въроятно, и выражение «узелъ связать», т. е., плутая по лъсу, возвратиться кь тому же мъсту, откуда пошелъ. Разнаго рода насланія и навязыванія бёдъ и болёзней заговорами или дурнымъ глазомъ, выраженія: привить болізнь, навязала ме се болесть, лихоманка привязалась и пр., точно также какъ и возбужденія страстной любви (очаровать, обворожить, привязать къ себъ) одинаково носять въ себъ смыслъ какого-то таинственнаго обвитія, окруженія и насильственнаго стъсненія человъка. Но какъ въ жизни вмъстъ съ болъзнію намъ дано и лекарство, вмъстъ съ зломъ и способъ предохраненія, то и самое колдовство, вредя человеку, также уметь и отвратить отъ него этотъ вредъ, избавить его отъ наговорныхъ чаръ: «чёмъ ушибся, тёмъ и лёчись». Вотъ почему главное противодъйствіе и предохраненіе противъ всякихъ узъ и оковъ чародъйства именно и состоить въ вещественныхъ навязахъ или наузахъ, одаренныхъ также чародъйной силой, которыя суевърный человъкъ, съ условными заговорами и обрядами, навязываль себъ на разныя части своего тъла.

Въ Чешскомъ языкъ встръчаются слова navuzi и navazy въ одинаковомъ смыслъ съ Русскимъ наузы. Mater Verborum сохранила намъ даже самое названіе чарод'ьйки, привязывающей наузы-navasac, употребительное теперь въ общемъ смысль чародыйки, выдымы, равно какъ и самое дыйствіе навязыванія — navazovatі — значить колдовать. По Польски «naviazanie» имъетъ смыслъ вреда и денежной пени (виры Schmerzgeld); obwiazek—votum, точно какъи Нъмец. Verbindlichkeit; наконецъ и выражение — заклинаю тебя на всемъ обеязаннымо (obwiasac), явно указываеть на всю ценность и святость этихъ науэъ. Изъ самаго слова наузы догадываться можно, что они состояли изъ нъсколькихъ узловъ: «Навяжу я рабъ (такой-то) на пяти узлахъ всякому стръльцу немирному, невърному, на пищаляхъ, лукахъ и всякому оружію»; или: «вы узлы заградите стрыльцамь всв пути-дороги, замкните всв пищали, опутайте всв луки, повяжите всв ратныя оружія: въ моихъ узлахъ сила могучая» и пр.; жий: «въ моихъ узлахъ защиты обоке мачихой змъныя головы» и пр. Между симпатическими средствами, употребляемыми до нашего времени и не въ одномъ простомъ народъ, есть также средство навязывать на шею противь горловой боли красную шерстяную нитку на 9 узлахъ. Вспомнимъ еще здъсь гаданіе по узламъ, и мы должны будемъ сознаться, что и донынъ живетъ у насъ полная въра къ древнимъ наузамъ, даже въ высшихъ слояхъ нашего общества.

Если перейдемъ мы теперь отъ чародъйскихъ наузъ, имъющихъ силу и значение не въ веществъ и формъ своей, но въ сокрытой силъ чаръ, къ тъмъ вещественнымъ предметамъ и украшеніямъ, которые служать намъ олицетвореніями отвлеченныхъ идей, принявшихъ въ нашемъ умѣ значеніе связи, навязы или союза, то убъдимся, что все ихъ значение состоить въ внёшней форме и ценности матеріала. изъ котораго они составлены. По формъ своей принадлежатъ сюда всъ согнутыя линіи (въ противоположность прямымъ линіямъ), стремящіяся соединиться и образовать собою кругъ, кольцо или узелъ, и главное значение формы есть постоянное напоминание связующей силы, какъ физической, такъ и нравственной, какъ активной, такъ и страдательной. Это доброе или элое значение предмета можеть опредълиться однимъ только веществомъ самаго предмета и отчасти его употребленіемъ!

Одни и тъже предметы, какъ кольца и цъпи напримъръ, олицетворяютъ собою понятія свободы, могущества, славы и богатства, если они состоятъ изъ благороднаго металла—золота или серебра; и въ тоже время означаютъ покорность и рабство, если скованы изъ желъза или замънены веревкой. Золотое кольцо было знакомъ свободнаго человъка въ древней Германіи; золотыя цъпи и драгоцънныя ожерелья, посимыя на шеъ—знаки достоинства, отличія и власти, не ръдко царской. Желъзное же кольцо на пальцъ, желъзный ошейникъ или веревка на шеъ—несомнънные признаки неволи и рабства. Такъ на полъ битвы съ Готами тъла ихъ узнавали по кольцамъ: у благородныхъ (порем) были они золотыя, у свободныхъ людей серебряныя, у рабовъ же мъдныя. У Каттовъ воинъ носилъ желъзное кольцо (знакъ униженія) до тъхъ поръ, пока не убивалъ собственноручно непріятеля на войнъ.

Иногда также одно употребленіе предмета объясняеть его значеніе (\*); такъ, напр., кольца на ногахъ, хотя бы и были они изъ золота, указывають однако же постоянно на плънъ и неволю; напротивъ, тъже кольца, преобразившись въ вънцы и другія украшенія головныя, всегда олицетворяють собою понятія власти, силы и славы. Но всъ эти значенія, столь различныя по веществу и употребленію предметовъ, формой своей сливаются въ одно понятіе узъ, обуздывающихъ произволь человъка и подчиняющихъ его закону и долгу.

Кругъ (коло) и въ особенности колесо (въ смыслѣ годоваго обращенія солнца)-постоянные символы божества солнца во всъхъ древнихъ космогоніяхъ, а солнце есть олицетвореніе блеска и славы, могущества и сплы. Очень было естественно при такихъ понятіяхъ не только сравнивать съ солнцемъ могучихъ царей, но и кровными узами связывать ихъ въ воображении съ благодътельнымъ свътиломъ. Цейлонскіе цари Суріава самымъ именемъ своимъ означаютъ династію солнца. Персидское царство именуется коразанъ (отъ кор-солнце и азанъ-съдалище), т. е. престолъ солнца, и знаменитый Кирт носить прямо имя солнда. Въ феодальной Германіи встр'вчаются лены отъ Бога и солида, изв'єстные подъ именемъ fiefs du soleil. Наконецъ, и въ нашихъ древнихъ Русскихъ пъсняхъ Св. Владиміръ удерживаетъ постоянный эпитетъ краснаго солеца Кіева; и въ колядскихъ величаніяхъ хозяина пъснь также сравниваетъ съ солндемъ: «первый теремъ - красное солнушко; красное солнушко - хозяинъ въ дому».

<sup>(\*)</sup> Замъчательно въ этомъ отношеніи происхожделіе эксельбанть военной формы (aksel-band), сохранившихся отъ глубокой древности, когда человъкъ передъ боемъ запасался цънью или веревкой для привязыванія къ своему я, посль побъды, вокореннаго врага, или дикой силой кулака пріобрътеннаго имущества; это тотъ же вънецъ, бросаемый въ знакъ вызова передъ поединкомъ таже веревка, которая, перейдя на шею побъжденнаго, означаетъ его рабство, а на плечъ воина—знакъ его самоувъренности и честолюбивыхъ надеждъ.

Если вспомнимъ теперь, что солнце издревле рисуется подъ видомъ человъческаго лица, окруженнаго сіяющими лучами, то намъ понятно станетъ и символическое украшение царской головы лучеобразной короной, притомъ постоянно изъ золота, какъ металла, болъе всего напоминающаго солнце свътомъ и блескомъ своимъ. Но какъ солнце у всъхъ древнихъ народовъ проявляло собою одинъ мужской элементъ плодотворности небесъ, котораго пассивную женскую половину представляла то луна, то звъзды (мы полагаемъ излишнимъ входить здъсь въ подробное мноическое изследование факта, встречающагося на каждомъ шагу во всъхъ космогоніяхъ древняго міра), то можно съ въроятностію предположить, что съ перенесеніемъ мысли о солнці на золотыя короны царей, изображенія луны и звъздъ также перешли въ головные уборы царицъ и образовали, такъ называемыя, діадемы изъ драгоцѣнныхъ камней: Діана постоянно изображается съ полумъсяцемъ на головъ, и въроятно, что по цвъту своему вънцы серебряные должны были напоминать мъсяцъ, такъ точно какъ драгоцвиные камни изображали звъзды, а золото лучи солнца.

Въ филологическомъ отношеніи корона и Нѣмец. Кгапх (вѣнокъ) имѣютъ съ Славянскимъ коло (кольцо и колесо) одинаковое происхожденіе отъ древняго кореннаго названія солнца кор или сур (sol)—коросъ и коршидъ; напротивъ того, Славянскіе вѣнецъ и вѣнокъ указываютъ только на связывающую форму этихъ вещей. Вотъ почему сохранился у насъ древпѣйшій смыслъ вѣнчанія и вѣнца (\*), какъ брачнаго союза царя съ народомъ и мужа съ женою. При этомъ нельзя не замѣтить старшинство православнаго обряда, символическаго употребленія вѣнцовъ при бракосочетаніи, надъ обрядомъ католическимъ, гдѣ нѣтъ ужъ вѣнцовъ, хотя и сохранился во всемъ Западѣ обычай украшать вѣнками изъ цвѣтовъ голову

<sup>(\*)</sup> Герцогъ Нормандия вънчался при вступленіи на царство съ своей провинцією посредствомъ обручальнаго кольца. Дожъ Венеціи ежегодно обручался кольцомъ съ Адріатическимъ моремъ.—Въ Руанской хроникъ за 1465 годъ читаемъ: "Charles arrivè à Rouen, ceux de la diste ville, où illes l'espousent à leur Duc, et en ce faisant, lui baillerent un anneau qu'ils luy mirent au doy"•

новобрачной (la couronne de la mariée). Въ Дарьградъ сва-. дебные вънцы имъли форму башни (замка); въ древней Греціи и Рим'й древесные в'ыки им'йли одностороннее значеніе торжественнаго признанія превосходства в'єнчаннаго ими лица надъ его соперниками, признанія его славы и побълы не только на полъ битвы, но и въ игрищахъ и преніяхъ, не только полководца, но и мудреца, художника, поэта. Вообще всякое превосходство, даже твлесная красота, имвао свой отличительный вынокь у Эллиновь. Отголосокь тому встръчается и донынъ во всей Западной Европъ въ обычаяхъ раздавать въ школахъ вънки вмъсто премій лучшимъ ученикамъ; или, при торжественныхъ встръчахъ царей и побъдителей, укращать путь ихъ вынками и подносить имъ оные, въ особенности посредствомъ женщинъ и дъвицъ; сюда же относится, въроятно, и извъстный въ сосъдствъ Парижа обрядъ вънчанія цъломудренности, въ лицъ розьеръ. Само собою разумъется, что всъ подобные обычаи, введенные восторженнымъ подражаніемъ школы классицизма, явные анахронизмы, лишенные всякаго разумнаго смысла, всякой самобытной жизни въ преданіяхъ народнаго быта. Совсимь другое значеніе им'єють вінки у Славянь: обычаи ціловаться и кумиться чрезъ вънокъ (или согнутую вътвь), сплетать и разплетать вънки, бросать ихъ въ воду и огонь, или украшать ими могилы покойниковъ, - все это носить на себъ древньйшее значение вынка, какъ символической связи илодотворнаго брака любви, союза растительной силы земли съ стихіями влаги и свъта (вода и огонь), и указываеть на душевную связь живаго человъка съ дорогими ему покойниками.

Греческое значеніе въпка, какъ награды, есть общая принадлежность всъхъ навязъ вообще, и самое понятіе награды въ древивинія времена смъшивается съ понятіями мѣны, купли, а иногда и насильственнаго завладънія силой. Ясно, напримъръ, что сначала царское достоиство было воинской наградой народа за заслуги, но въ тоже время оно въроятно добывалось часто силой оружія, а иногда и просто покупалось: такъ, напр., герцогъ Краинскій платить за право возсъсть на мраморный престолъ свой 60 пфенинговъ. Англійскій король, при коронованіи своемъ, кладетъ на алтарь золотую монету (марку) и за нее беретъ лежащую на алтаръ корону. Владътельный князь Шеноу (близъ Ахена) вводитъ себя самъ во владъніе, бросивши одинъ золотой и одинъ серебряный пфенингъ встръчающей его толиъ, и въроятно, что самый обычай бросанія жетоновъ народу, при коронованіяхъ и торжественныхъ въъздахъ царей, ничто иное, какъ аллегорія на покупку ими царскаго сана и власти.

Самое действіе купли (выкупа), награжденія и мены представлялось древнему человъку въ видъ обвиванія или обвязыванія продавца, откуда и выраженіе: вѣнити — продавать, в древ. Герм. bespunnen mit miete, слово въ слово -обвить наградой. Въ Нибелунгахъ Годелинде навязываетъ Фолкеру 12 обручей на руку, въ знакъ совершеннаго между пими условія: nam si 12 pouge (обручи, сравни съ Русскимъ «пукъ»—связка), unde spien (запрягла) ims an die hand. Въ преданіяхъ же Германіи находимъ мы, въ подтвержденіе нашего предположенія, самыя ясныя доказательства фактическаго обвиванія или обсыпанія золотомъ. Такъ, напр., Аттила объщается такъ обвить золотомъ того, кто отыщетъ ему Валтера, что онъ себъ и выхода не найдетъ. Въ другомъ же случав какой-то Бранденбургскій князь, выкупленный изъ плъна своимъ народомъ, упрекаетъ народъ, что не по достоинству его выкупили, что нужно было състь ему на лошадь и поднять свою пику, а народу такъ засыпать его золотомъ, чтобы и конецъ пики не видать, и всѣ эти деньги оставить на выкупъ князя.

Изъ приведенныхъ примъровъ легко заключить, что въ понятіяхъ древности богатство сливалось съ представленіемъ человъка обвитаго, окруженнаго драгоцънными металлами и камнями. И дъйствительно, до существованія недвижимой собственности, человъкъ, нося на себъ все свое имущество, старался, чъмъ драгоцъннъе была для него вещь, тъмъ кръпче непосредственно связывать ее съ собою, откуда и вышли, въроятно, всъ обвивающія формы ожерелій, колецъ и

въщовъ. Естественно также, что эти драгоцънные обвязы, представляя собой, если можно такъ выразиться, капиталъ всего имущества кочующаго дикаря, могли легко перейдти со временемъ въ первый предметъ для мѣны и покупки и сдълаться, следовательно, первоначальнымъ представителемъ того, что у насъ нынъ монета-деньги. Такъ, напр., въ древней Эддъ понятія перстня и золота тождественны (нишимъ дарять подаяніе кольцами), и вообще въ древ. Германіи ношеніе и собираніе колецъ означало не только свободное сословіе, но и богатство. Въ курганахъ Богеміи нашлись вязанья изъ золотыхъ нитокъ (Goldgewinde), которыя Ганушъ принимаетъ за первоначальную форму тамошнихъ денегъ, приводя, въ подтверждение своего мибнія, два цитата изъ древнихъ грамотъ, обязывающія на годичную уплату въ монастырь одной золотой, а въ другомъ случай одной золотой и серебряной нитки (\*). Если такія нитки могли быть нъчто въ родъ монетарной единицы, то легко предположить, что изъ нихъ сплетали плотное вязанье - полотию, отчего и могло произойдти слово платить, уплата (сравни плотно, полотно, плести и плетень); точно также какъ у Римлянъ-скотоводовъ изъ pecus (скотъ) образовалось слово ресипіа — деньга. Русскій языкъ сохраниль также память о древнемъ значенім навязовъ, какъ драгопівнюстей и представителей первобытной монетарной единицы: ожерелье отъ жерло-горло и гривна отъ грива, Санскр. griwa-шея, затылокъ (сравни наша «грива», у лошадей) указывають оба на шейное украшеніе, и Mater Verborum прямо переводить слово hriwna—ornamentum colli; точно также какъ въ юго-Герм. синонимахъ подарка helseto и würgeto отзываются слова halsen (отъ Hals-шея) и würgen-душить, сжимать шею), въроятно, въ смыслъ украченія шеп ожерельями и гривнами.

Такимъ образомъ, мы и нынѣ не въ силахъ отдѣлиться отъ этихъ древнъйшихъ представленій, вынесенныхъ нами изъ

<sup>(\*)</sup> Trapezita filum aureum circa altare et argenteum circa ecclesiam annuatim solvere debet.

первыхъ впечатлъній общечеловъческаго дътства. Образъ мысли, языкъ, законы, обычаи, все постепенно мъняется и движется впередъ; наука и промыслы съ каждымъ днемъ одаряютъ насъ новыми открытіями и изобрътеніями, а древнее представленіе, примъняясь къ новымъ потребностямъ и новымъ взглядамъ, все же продолжаетъ жить между нами не только въ устарълыхъ выраженіяхъ языка, потерявшихъ отчасти, въ ежедневномъ ихъ употребленіи, свой первоначальный смыслъ, но и въ нашихъ современныхъ понятіяхъ и даже въ самыхъ малъйшихъ обстоятельствахъ и пустъйшихъ предметахъ нашей обыденной жизни. Понятія славы, могущества, силы, власти, богатства, права и долга, все и донынъ въ умѣ нашемъ неразрывно связываются съ представленіемъ узъ и навязовъ. Вездъ встръчаемся мы съ ними лицомъ къ лицу: въ церемоніяхъ, окружающихъ царскій санъ, въ обрядахъ церковныхъ, въ отношеніяхъ семейныхъ мужа къ женъ и отца къ дътямъ, въ играхъ и пляскахъ сельскаго народонаселенія, и даже въ одеждахъ и нарядахъ, подлежащихъ произволу моды. Короны, цепи, ордена, оружія, венки, ленты, пояса, кольцы, ожерелья, ладонки, эксельбанты, колодки преступниковъ, обручи, веревки, ошейники, даже деньги и пуговицы-предметы одного общаго происхожденія, неотвязно наталкивающіе насъ своей вещественной формой на древнъйшее понятіе и нравственное значеніе узъ и всякаго рода обязанности, связи, въна и обузы.

Эти представленія такъ тѣсно связаны съ личными впечатлѣніями каждаго, съ цѣлымъ организмомъ его умственныхъ функцій и физическихъ чувствъ зрѣнія, слуха и осязанія, что трудно и рѣшить, при встрѣчѣ какого-нибудь метафорическаго выраженія или аллегорическаго значенія вещественнаго предмета: преданіе ли то старины, наслѣдство отъ понятій эпохи человѣческаго дѣтства, или самобытное внезапное явленіе, свойственное (inerant) человѣческой мысли и воображенію каждаго индивидуума? Но какъ бы то ни было, эти представленія служатъ намъ глубоко-назидательнымъ указаніемъ постепеннаго торжества въ человѣчествѣ началъ нравственныхъ надъ необузданной матеріальной си-

лой, и понятій обяванности и долга надъ дикимъ правомъ кулака. И если эти представленія налагаютъ рабству и неволь свои особыя, отличительныя примьты, за то въ нихъ чувствуется нравственный протесть противъ существующаго факта угнетенія побъжденнаго и покоренія слабаго сильный шимъ, и въ тоже время самовольный произволъ силы и власти обуздывается не менье тяжелыми духовными узами долга и обязанности; но эти цыпи лишены уже всякаго насилія, человыкъ налагаеть ихъ на себя добровольно, и самъ куеть ихъ изъ золота и серебра, не рыдко забывая, въ своей гордынь, первоначальный смыслъ носимыхъ имъ украшеній.

## ОЧЕРКЪ

## первоначальной истории земледълія

Въ отношении его къ быту и языку РУССКАГО НАРОДА (\*).

> Эту пъснь мы хльбу поемъ, Слава! Хльбу поемъ, хльбу честь отдаемъ, Слава!

Первоначальная, полудикая жизнь почти всякаго народа раздъляется на два главные періода, быта кочеваго и пастушьяго и быта осъдлаго, земледъльческаго, и эти два періода оставляють слъды свои не только въ филологическомъ изученіи языковъ, но и въ языческих върованіяхъ всъхъ народовъ. Къ первой эпохъ относятся обоготворенія неба и свътиль, по преимуществу; извъстно, что первыми нашими астрономическими свъдъніями мы одолжены пастухамъ.

Съ введеніемъ хлібопашества, обоготвореніе земли, какъ матери, кормилицы, беретъ верхъ надъ богами неба, или сливается съ ними въ символическомъ, всеоплодотворяющемъ бракѣ, творческой силы мужа (неба) и производительной силы женщины (земли).

<sup>(\*)</sup> Статьи эта была напечатана въ 3 км. Чтеній Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ 1861 г. Главными основами къ ней послужили: У глава Исторіи Німед. языка Гримма и статья профессора Бізляева: "Нізсколько словъ о земледізлій въ древней Россій" (Временникъ, ки. 22).

Всв народы почитали хлебъ Божіймъ даромъ; Немцы называють его gottes gave, gottes gabe. Какъ у насъ Божій хльов и богатство, имъвшіе, въроятно, смысль, подобно Чешскому zboží, хлѣбное изобиліе, урожай, почему у насъ и пословицы: «У кого хлебъ родится, тому и веселиться (тому и жениться); все добро за хлібомъ; дорогой товаръ изъ земли ростеть; животинка водится, гдъ хльбъ родится», и проч., указывающія всь на то, что въ хльбь и богатство. При жатвъ хлъба оставлялось въ Германіи нъсколько колосьевь въ честь Frau Gode (или gute Frau), и тотъ же обычай повторяется въ Литвъ въ честь Ругія баба (Ругія, рожь), а у насъ въ честь Волота или Волоса. У южныхъ Славянъ сохранились донынъ дъвичьи пляски и игры, при наступленіи жатвы, гд одна д вушка, убранная колосьями и полевыми цв втами, разыгрываеть роль какой то царицы, или богини земныхъ плодовъ; ее зовутъ Додола, Драгайка, Пополуга (Плуга?).

У насъ, въ Россіи, соотвътствуетъ сему обычаю обрядъ укращать послъдній снопъ, называемый имянинникомъ, разноцвътными лентами, или наряжать его въ сарафанъ и кокошникъ, и носить такимъ образомъ съ плясками по деревнъ, или на господскій дворъ, съ поздравленіемъ объ оконченной жатвъ.

Кромъ сего обычая, не встръчается на Руси особыхъ жатвенныхъ празднествъ; но въроятно, что они перешли вмъстъ съ Новымъ Годомъ и осеннимъ праздникомъ Овсена на Васильевъ день и слились-съ Колядами. Такъ встръчается 1-го Января обрядное вареніе первой гречневой каши изъ новыхъ крупъ, съ приговорами и замъчаніями на будущій урожай; въ этотъ же день въ Великой и Малой Руси обрядъ обсыпанія яровымъ хлъбомъ: дъти ходятъ по избамъ съ поздравленіями и обсыпаютъ избы и самихъ хозяевъ зерновымъ хлъбомъ съ пъснями и приговорками:

Ходить Илья На Василья, Носить пугу Житяную: Де замахне— Жито росте; Роди, Боже, Жито пшеницю Всяку пашницю, Въ полъ ядро, А въ домъ добро!

Хозяйки бережливо сохраняють эти разбросанныя зерна на будущій засввъ. Тотъ же обрядъ совершается и у южныхъ Славянъ полажайникомъ въ Бадный вечеръ (капунъ Рожд. Хр.); при чемъ замѣчательно, что когда у насъ предвѣщается хозяину одно хлібное изобиліе, у Сербовъ, отъ пастушьяго періода, сохранилось и предвъщаніе на изобиліе скота; и именно: полажайникъ, взявши кочергу, бъетъ ею чурбанъ догорающаго въ печи бадняка, такъ, чтобы искры летъли, и, исчисляя вст роды скота домашняго, предвъщаетъ хозяину ихъ по стольку, по скольку летить искоъ съ бадняка по каждомъ ударъ. Въ нашихъ свадебныхъ обрядахъ осыпаютъ также деньгами и хлъбомъ новобрачныхъ, а также кладутъ ихъ на ржаные сноиы, въ знакъ богатства и плодородія: «и постели слать, какъ завелось изстари, брать ржаныхъ сноповъ тридевять» (свадьба Василія Ивановича). Самый обычай поднесенія хльба-соли, какъ и разныя обычныя печенія хльбовъ и караваевъ, имфютъ, вфроятно. всф одинакое символическое значеніе, хотя временемъ оно частію вовсе утратилось.

Мы сказали выше о гречневой кашѣ 1-го Января; тотъ же обычай встръчается и въ такъ называемыя овинныя имянины, въ день Өеклы Заревницы: когда начинаютъ молотьбу новаго хлъба, молотильщики угощаются въ овинѣ (\*)

<sup>(\*)</sup> У язычниковъ служили овины мъстомъ молитвы: "и огневи молятся подъ овиномъ"; или же: "молятся подъ овиномъ." Откуда, въроятно, и пословида: "церковъ не овинъ". Но эти факты скоръе относятся къ обоготворенію огнища и очага, чъмъ къ земледъльческому значенію овина, пбо овинъ не что иное, какъ печь, и въ происхожденіи своемъ имъетъ близкое сродство съ Нъмец. оwen или Ofen, печъ. См. ст. Бусл. о Русск послов., стр. 26.

новой кашей: «Хозяину хлѣба ворошокъ, молотильщикамъ каши горшокъ».

Какъ прежде, такъ и донынъ, Русскій человъкъ не любить опредъленное астрономическое времяисчисленіе, и скоръе означаетъ разныя времена года явленіями природы, или церковными праздниками и постами. Замъчательно при этомъ то, что пожинки, дожинки или спожинки, т. е. жатва, падая у насъ на Успенскій постъ, приняла въ нъкоторыхъ мъстахъ, въ честь Богоматери, названіе Госпожинки.

Такъ, въроятно, и древне-Славянскія названія мъсяцевъ относились не столько къ тому или другому мъсяцу, какъ къ извъстному времени года, время травъ, цвътовъ, жатвы, посвва ихъ, что объясняется твмъ, что, напримвръ, имена: Травенъ, Цвътенъ, Серпенъ относятся къ двумъ мъсяцамъ, посему должны были различаться впоследствии прилагательнымъ маль, или великъ Травенъ, или Серпенъ. Точно также и нынѣ нашъ крестьянинъ время малаго и великаго Серпена называеть страдой или спожинками, время наибольшаго труда (страданія) и жатвы. Точно также приняль у насъ Сентябрь имя бабьяго лъта, праздника бабьихъ работъ, потому что съ этимъ мъсяцемъ оканчиваются отчасти земледъльческія работы мужчинь, а начинаются работы женскія: заготовленіе льна, пряжи, рубка капусты, вареніе пива, соленье и прочія приготовленія зимнихъ припасовъ, возлагаемыхъ на дъятельность домохозяйки.

Почти каждое занятіе имъетъ, въ нашемъ сельскомъ быту, свои опредъленные дни, и они для болье удобной памяти означаются частію перковными праздниками, а частію и самими сельскими работами, такъ что въ народъ многіе дни соединяютъ въ себъ имя Святаго Угодника Православной Церкви съ наименованіемъ чисто земледъльческаго происхожденія; такъ, напримъръ: Алёна—льяница, Іеремія — запрягальникъ йли запашникъ (запрягаютъ соху и начинаютъ пашню), Оеодосія—колосница (начинаютъ хлъба колоситься), Акилина—гречишница (постъвъ гречи), Наталья—овсянница (постъваетъ овесъ), Оекла—заревница (начало молотьбы и топка овиновъ).

Вообще, нътъ дня въ году нашего земледъльца, съ которымъ бы не связывались разныя примъты, замъчанія и суевърія относительно хлъбовъ и урожая, и наши народныя приговорки и пословицы, если намъ дозволено такъ выразиться, содержать въ себъ полный курсъ сельскаго хозяйства, съ совътами и предостереженіями, обрътенными долгимъ опытомъ и выраженными въ эпической формъ простонароднаго поэтическаго и върнаго взгляда Русскаго человъка на природу (\*).

Идетъ дождь, несеть рожь.

Пришель бы на Егорья морозъ, то будеть просо и овесь. Коли на Егорьевь день морозъ, то и подъ кустомъ овесь.

Коли Мартъ сухъ, да мокръ Май, будетъ каша и коровай.

Майская трава и голоднаго кормить.

Съй два тягла послъ Егорья, а другой съй послъ Іеремія.

Раннее яровое съй, когда вода сойдетъ, а позднее, когда калина въ цвътъ взойдетъ.

Лягушка квачеть, овесь скачеть.

Соха ябедница, а борона праведница.

Когда яровое свю, тогда съ отдышкою и на стороны погляжу, а ржаной хлъбъ свю, шапка съ головы свалится и той не подыму.

Съй подъ погоду, будещь хльбъ всть годъ отъ году.

Сей хоть въ ненастье, а сбирай въ ведро.

Кто светь рожь на Флоровъ день, тому родится флорки.

Овесъ говоритъ: топчи меня въ грязь, и я буду князь. Съй овесъ, когда дубъ развернется въ заячье ухо.

Не съй пшеницы прежде дубоваго листа.

Съй пшеницу въ день Симона Зилота, родится она яко злато.

Въ день Св. Алены принимайся и за лёны.

Рожь двв недвли зеленветь, двв колосится, двв отцевтаеть, двв наливаеть и двв засыхаеть.

Въ день Өеодосьи Колосницы и рожь колосится.

Если на Петровъ день просо въ ложку, то будеть и на ложку.

Красное лѣто—зеленый покосъ. Одна пора сѣно косить.

Гречиху съй, когда рожь хороша.

Сударыня гречиха ходить барыней, а какъ хватить морозу, веди на коле-

Не върв гречихъ по цвъту, а върв по закрому.

Овесъ въ кафтанъ, а на гречихъ рубахи изтъ: До Ильина дня дождь-въ закромъ, а посяв Ильина-изъ закрома.

<sup>(\*) &</sup>quot;На Благовъщенье дождь; родится рожь.

Первое свидѣтельство о земледѣліи въ Россіп встрѣчаемъ мы у Нестора, при осадѣ Древлянскаго города Коростеня, гдѣ Ольга говоритъ осажденнымъ Древлянамъ: «а вси грады ваши предашася мнѣ, и ялися по дань, и дѣлаютъ нивы своя, а вы хочете измрети гладомъ».

По всей вѣроятности, въ Россіи, какъ и въ прочей Европѣ, въ первыя времена земледѣльческаго періода, земли было много и хлѣбопашецъ завоевывалъ, такъ сказать, шагъ за шагомъ подъ нивы свои землю дикихъ лѣсовъ и степей и, не дорожа землею, поднималъ нови почти ежегодно.

Позднѣе человѣкъ сталъ болѣе цѣнить свой трудъ, и по мѣрѣ, какъ земледѣліе болѣе и болѣе распространялось, онъ уже не рѣшался навсегда покидать распаханныя поля, но, давъ имъ отдохнуть нѣсколько лѣтъ, снова возвращался на нихъ съ плугомъ и сохою, а наконецъ уже при недостаткѣ земли сократилъ этотъ срокъ перелога на одинъ годъ, и сталъ искуственнымъ удобреніемъ замѣнять долгій отдыхъ прежняго времени. Вотъ почему древнѣйшія названія отдыхающаго поля (\*) носятъ въ себѣ смыслъ труда,

Посяв Петрова дня свно черное, хльбъ бълый (мокрое время). Что посвешь, то и пожнешь. Мужики работаютъ плачучи, а хлюбъ сбираютъ скачучи. Не топоръ кормитъ мужика, а Іюльская работа. Не поле кормитъ, а нива. Тамъ и хльбъ не родится, гдв кто въ поль не трудится. Горька работа, да сладокъ хлабъ. Агей-пшеницу съй, у Ипата широка попата. Арсенія ждать съ дорогимъ горохомъ. Жатва поспъла и серпъ изостренъ. Цень въ рукахъ, такъ и хлебъ въ зубахъ. Новый хльбъ на Ильинъ день. Ильинская соломка-деревенская перинка. Батюшка Августъ крушитъ, да поле тъшитъ. Овсы и льны къ Натальину дию смотри. Стогъ глубокъ, а хлабъ хорошъ." См. Послов. Снегирева и Приб. къ нимъ Буслаева, въ Архивъ Калачова.

<sup>(\*)</sup> Наше выражение *паръ* и соотвъстствующее ему Чешское auhor и ùhor принадлежать уже позднъйшему времени плодоперемъннаго хозяйства, которое, по словамъ г. Бъляева, является у насъ на Руси не ранъе XV въка.

ломки, чистки при подъемъ новыхъ починокъ, какъ, напр.: Нъмец. brachfeld отъ brechen (ломать), Француз. terre en friche отъ Латинск. frangere, и наше древнее притерба или притереба, Малорос. толока отъ толочь, толкать; наконецъ, быть можеть, сюда относится и самое слово пахать (\*). Всь эти выраженія носять въ себь смысль трудной работы, а земледъліе есть работа по преимуществу; не даромъ зоветъ нашъ крестьянинъ время земледъльческой работы страдой, временемъ страданія и труда, откуда и пословицы: «Не топоръ кормить мужика, а Іюльская работа. Горька работа, а сладокъ хлебъ. Тамъ и хлебъ не родится, гдъ кто въ полъ не трудится. Батюшка Августъ крушить (работой также, какъ и жаромъ), а поле тѣшитъ». Французск. laboure (паханіе) прямо указываеть на labore, работа; древне-Норманское же аг означаетъ и работу и хлѣбопашество, Нъмец. Arbeit, Erbeit (Готск. arbaips-arapeit) употреблялось прежде въ томъ же смысль: «Wenn du deine erbeit ein gesamlet hast vom felde». Здъсь должно замътить, что слова arbeit, labor, работа, принадлежатъ одному и тому же корню ar (\*\*), быть можеть, отъ Санскр. ira, земля, откуда и Нъмец. erde (Готск. әігра) (\*\*\*), какъ обработка земли, откуда, съ одной стороны, понятіе владёнія и наслёдства въ Готскомъ arbia, древне-Сакс. arfi (heres, filius), Нъмец. Erbe (наслъдникъ); а съ другой стороны понятіе рабства, въ Русскомъ рабъ, работа, въ смыслъ господской работы — барщины, работы по преимуществу земледёльческой; на то указываеть и самое наше прозвище крестьянь, называемыхъ древле ролейными закупами, соотвътствующее Чешскому рамай (работникъ, хлъбопашецъ, pacht-knecht). Древнъе, чъмъ пахать и пашня, глаголь орать: роля (ролня), орало (плугь); его встръчаемъ мы не только во всъхъ другихъ Славянскихъ языкахъ, но несомивно узнаемъ его и въ древне-Ивмец-

<sup>(\*)</sup> Гриммъ утверждаетъ, что Русск. пахать имъетъ смыслъ arare—laborare.

<sup>(\*\*)</sup> Deut. Wort, братьевъ Гриммовъ, часть I, стр. 538.

<sup>(\*\*\*)</sup> Гримма, Deut. Mithol, стр. 229.

комъ (\*), Финскихъ и Литовскихъ нарѣчіяхъ; въ Латинскомъ соотвѣтствуютъ этимъ словамъ aratio, aratrum и arare; въ Нѣмец. языкъ исчезъ древній корень, за исключеніемъ сложныхъ словъ artacker artfeld, т. е. запаханное поле.

Кромъ имени роли, засъянная земля называется и Несторомъ уже нивой. Это слово хотя и встръчается во всъхъ Славянскихъ наръчіяхъ, однако вездъ находится въ совершенномъ одиночествъ и филологическомъ сиротствъ, если такъ можно выразиться, за исключеніемъ двухъ или трехъ прямыхъ производныхъ словъ, какъ, напримъръ, ниваръ, у Берынды поселянинъ. Также нельзя и въ прочихъ Европейскихъ языкахъ отыскать никакого родства съ словомъ нива. Большею частію на всъхъ Европейскихъ языкахъ перенесено на понятіе нивы древнъйшее выраженіе пастушьяго періода, означающаго собственно безлъсное, травяное пространство, пастьбище, поле.

Дъйствительно, наше слово поле содержить въ себъ понятіе обширнаго, открытаго пространства, въ противоположность льса, и только въ переносномъ смыслъ означаетъ ниву; доказательство тому выраженіе поляны, поле битвы, полевые цвъты, и эпитеты: широкое или чистое, придаваемые полю нашими сказками и пъснями. Въ грамотахъ же выраженіе —польскіе города, въ смыслъ степныхъ городовъ. Наконецъ, ръшають дъло пословицы: «Не поле кормить, а нива» и «Плугъ кормить, а лугъ портить», гдъ эти два понятія поставляются въ явномъ противоръчіи другъ къ другу. Этому понятію поля соотвътствуетъ не только филологически тождественное ему Въмец. feld, но и Латин. (\*\*) сатрив и адег (\*\*\*),

<sup>(\*)</sup> Древ.-Норм. ar-aratio-arare, Готск. arjan-arida, древ.-Нъм. eridaarta, Литовск. arti-arkeas, Латышск. art-arrajs-arkls; Ирланд. ar-arach; Валис. auad aradar; Эстон. adder-ahra, aura (плугъ); Финск. atra; Польск. огас-огасz-radlo-rolnik-rataj (клъбопашный работникъ); Серб. оратар-ратарралина (плугъ)-оранье и пр.

<sup>(\*\*)</sup> Русск. поле, Финск. peldo, Эстонск. pöld, Лат. päldo, Валаш. holda, превне Сакс. folda, Англо-Сакс. folde, Прев-Нъм. fold.

<sup>(&#</sup>x27;\*\*) Готоск. akrs, древне-Немъцк. achar-akr, Англо-Сак. äcer, Швед. äker, Датск. ager.

champ и acre, Нъмец. acker, аккег, наконецъ Франц. Нъмец. todesacker, поле смерти, т. е. кладбище, явно указываеть, что acker въ точномъ смысле своемъ нисколько не нива, и нуждается, какъ и feld, для точнаго опредъленія пашни, прибавленія древняго затеряннаго названія нивы art въ сложныхъ выраженіяхъ artfeld, artacker. Такой же смыслъ пастьбища или поля имъють, по самому происхожденію имень своихь, Литовско-Латышскія названія нивъ laukas-lauks, явно Латинск. lucus, Русскій лугъ. Наконецъ, если принятъ въ соображение, что по Сербски и Малорусски паша означаетъ пастьбище, то и самое паше Русское пашня и пахать не произошли ли отъ понятій пасти и пастьбище, т. е. изъ эпохи быта пастушьяго? Такое, при первомъ взглядъ, странное предположение могло бы, однако же, найдти отчасти свое подтверждение въ томъ, что, какъ увидимъ дальше, самая мысль обработыванія земли подана человъку скотомъ: въ Египтъ, напримъръ, послъ посвва пускался на поля (\*), еще покрытыя мягкою грязью отъ наводненія, всякій мелкій скоть, для того, чтобы ногами глубже втоптать въ землю разстянныя по ней зерна.

Важньйшее изъ всёхъ орудій земледёльчества есть то, которое употребляеть человікь для подъема и распашки земли подъ хлібный засівь, какова бы ни была его форма, устройство и названіе. Это орудіе встрічается у всёхъ народовь древняго и новаго міра, и у насъ, на Руси, названіе плуга упоминается уже въ Русской Правді: «далъ ему господинь илугь и борону», имя же сохи не встрічается прежде XIV віка; также находимъ мы въ древности слова: рола, орала и рогали въ смыслі плуга или сохи. Геродоть разсказываеть о Скифахъ, что, по ихъ преданію, золотой, еще горячій, плугь упаль съ неба; младшій изъ сыновей царскихъ одинь въ силахъ быль поднять его, почему и наслібдоваль всему Скифскому царству, а плугь сділался принадлежностью царской власти. Точно также и въ Египетскихъ

<sup>(\*)</sup> Henri, Egypt. Pharaonique. tom. 2, pag. 91.

іероглифахъ въ рукахъ боговъ и царей встръчается плугъ, и въ древне-Французскомъ романъ представленъ король Угонъ (Hugon) своеручно пашущимъ золотымъ плугомъ. Когда вождь призывается народомъ на диктаторство, послы находятъ его пашущимъ свое поле; такъ, напр., Римскій Цинциннатъ (\*), такъ Чешскій Премыслъ, и Марко Королевичъ въ Сербской пъснъ въщаетъ плугъ на гвоздь, отправляясь на войну: «Узе Марко рало за крчало» (\*\*).

Въ древнемъ Нѣмецкомъ правѣ означалась граница владѣнія бросаніемъ плуга, или топора; также испытывалась правда въ Божіихъ судахъ хожденіемъ по раскаленнымъ углямъ; у насъ соотвѣтствуетъ сему обычаю наше юридическое выраженіе для обозначенія какого-нибудь владѣнія: «Куда топоръ, коса и соха ходили по старинѣ» (\*\*\*).

Замъчательно тавже, что у насъ, на Руси, встръчается

<sup>(\*)</sup> Plin., 18, 4. "Aranti quatuor sua jugera in Vaticano, quae Prata Quinctia appellantur, Cincinnato viator attulit dictaturam, et quidem, ut traditur nudo plenoque pulveris ore."

Liv., 3, 26. Quinctius ab aratro ad dictaturam arcessitus.

<sup>(\*\*)</sup> Сюда же относится и личность Микулы Селяниновича нашихъ Русскихъ былинъ, который покидаетъ золоченую свою сошку на двла ратные. См. объ немъ Пъсни Рыбникова, ч. І., стр. 17—24, стр. 35 (стихъ 50) и стр. 40; также въ этой книгъ стр. 133.

<sup>(\*\*\*)</sup> Относительно значенія плуга, дли обозначенія границы, замъчательно пародное преданіе о Троянскомъ ваду: Огненный змів (постоянное олицетвореніе въ нашихъ сказкахъ набъговъ и враждебной силы всъхъ нехристовъ вообще) наложиль дань на мирныхъ Задунайскихъ жителей, состоящую изъ живыхъ жертвъ, которыхъ приводили къ границъ. Очередъ пала разъ на молодаго Царевича, который, ожидая на назначенномъ мъсть грознаго врага, обливался горючими слезами; но прохожая старушка, сжалившаяся надъ нимъ, дала ему совътъ бъжать отъ змъя, безпрестанно читая громко молитву Господню. Царевичь, конечно, послушаль совъта, но уже ноги его стали подкашиваться и голось его задыхался, и чувствоваль онь уже палящій жарь зміной пасти, когда узрълъ вдали кузницу и благополучно скрылся въ ней отъ преслъдующаго врага; въ этой кузницъ ковали Борисъ и Глъбъ огромный плугъ; взявши Царевича подъ свое покровительство, они полонили змъя, припрягли его еще къ горячему плугу и заставили провести имъ огромную: борозду (Троянскій валь), чрезъ которую, съ тъхъ поръ, никакая вражая сила не могла болве переступать.

какое-то миоическое существо *Плуги*: кликали наканунѣ Богоявленія. «На вечери Рождества Христова и Богоявленія Коледъ, Плугъ и Усеній (Овсенъ) не кликати»; а въ другомъ мѣстѣ: «На вечери Богоявленія кликали Плугу» (\*).

Первую мысль о плугѣ подала человѣку, по словамъ Плутарха, свинья, роющая землю (\*\*) рыломъ своимъ, а быть можеть и другія животныя, копавшія землю то лапами, то рогами. Санскритское названіе волка vrka означаеть раздирателя, а илугъ godârana, землераздиратель. Нъмецкія сказки упоминають о землероющемь боровь; въ Сербскихь о пашущей свинь в Французских в преданіях о лисиц в (roman du renard) встръчается пашущій волкъ; у Латышей есть загадка про плугъ: «медвъдь сидить на полъ въ желъзныхъ башмакахъ» (копытахъ); наконецъ, въ Малороссіи загадка о плугъ, гдъ представляется онъ съ ногами: «стоитъ на дорозъ, розложивъ объ нозъ». Латинское рогса, борозда, явно совпадаеть съ porcus, porca, боровъ, свинья, какъ и Русское борозда, быть можеть, имъеть отношение съ боровомъ. Въ нъкоторыхъ наръчіяхъ Германіи называется легкій плугъ (coxa) Schweinsnase, по Англійски pigs-nose.

У насъ существовало древле земледѣльческое орудіе—рогаліе: «азъ же пристроихъ 7 дній рогаліе, ими же копати землю» (говорить Несторъ). Въ Нѣмец. сагѣ встрѣчаемъ выраженіе: dem pfluoc begrîfen bi dem horn»; наконецъ, самое Латинское слово агатог было въ первоначальномъ смыслѣ своемъ не что иное какъ taurus, быкъ.

Рогъ, а отъ него и всякій рогатый скотъ, быль во всёхъ космогоніяхъ древности постояннымъ символомъ свъта и его плодотворной силы, а позднѣе и земледѣлія; въ особенности получила корова это миническое олицетвореніе не только самаго материка земли, но и ея произрастительной силы.

Санскр. до (сохранившееся въ Русскомъ говяда) въ тоже время обозначаетъ и корову и землю; всъ богини земли и

<sup>(\*)</sup> Прибавл. къ II т. Соловьева Ист. Росс., стр. 32.

<sup>(\*\*)</sup> Сравни слова рыть и рыло.

хльбопашества имьють въ своихъ принадлежностяхъ и корову; такъ Египетская Изида представляется не ръдко съ коровьей головой. Быкъ или, точне сказать, воль встречается также какъ аллегорическое изображение земледелия; такъ, напр., Вакхъ представляется иногда съ бычачьей ногой, какъ изобрътатель хлъбопашества; Варронъ называетъ вола върнымъ спутникомъ земледъльца, и во всъхъ іероглифическихъ изображеніяхъ хлібопашества въ Египті встрічаются и волы возлъ изображенія Египетскаго плуга, houe (\*). Наконецъ, намъ нечего напоминать здёсь о пользё воловъ и скота вообще въ дълъ хлъбопашества; но это объясняетъ отчасти, почему у насъ на Руси богъ скота, Волосъ, въ періодъ земледълія, приняль, по видимому, и покровительство надъ хлъбами, если судить по обычаю завивать Волоткъ бородку, или оставлять въ полъ нъсколько несжатыхъ колосьевъ Волотку на бородку. Замвчательно, что древле человъкъ нашелъ какое-то сродство въ понятіяхъ плуга и корабля; оба врѣзываются и пересъкають они землю, или воду, обоимъ присвоиваются принадлежности носа, хвоста и прочихъ частей животныхъ, и, в роятно, подобно Норманскимъ кораблямъ, и древніе плуги украшались иногда изображеніями животныхъ. Поэты и донынѣ сравниваютъ нивы съ морскими волнами, и самая стихія воды и влаги имъютъ въ себъ плодотворное вліяніе на земную произрастительность (наприм., наводнение Нила въ Египтъ). Наши древнія п'ясни выразили эту мысль въ эпическомъ названіи «мать-сыра земля», которое подтверждается не только Малорусской поговоркой: «Де ма лугу, тамъ росте», т. е., гдъ мокренько, тамъ и растетъ, но и многими нашими пословицами, какъ напр.: «Овесъ говорить: съй въ воду и въ пору», или: «Съй меня въ грязь, и я буду князь». Наконецъ, находимъ мы въ нъкоторыхъ мъстахъ Германіи, вмъсто обще-Европейскаго суевърнаго обряда, опахиванія полей и сель отъ заразы и засухи, - обычай обвозить (вивсто

<sup>(\*)</sup> Rolle, Recherches sur le culte de Bacchus.

плуга) вокругъ селъ и городовъ корабли и лодки. Тоже сближение корабля съ плугомъ замъчаетъ Гриммъ и въ нъкоторыхъ Нъмецкихъ податяхъ и даняхъ, платившихся серебряными корабликами и плужками.

Теперь намъ отчасти и понятно будеть, почему самое слово плугъ (\*), Нъмец. Pflug, имъетъ свое начало отъ Санскр. plava, корабль, и связывается, такимъ образомъ, происхожденіемъ своимъ, съ глаголомъ плавать, плыть, подобно какъ по Латыни sulcus, борозда, и sulcare, плавать.

Понятіе съмени и посъва во всъхъ языкахъ Европы имъютъ общее однозвучное происхождение semen-saat-semer и проч. У Краинцовъ называется время поства Сейвиной, т. е. именемъ языческой богини хлъбопашества Sieva (\*\*); въ Санскр. ситія есть жито, откуда и Сита, Индійская богиня хлібопашества, и Греческ. сётос въ тоже время и жито и прозвище Деметры. Хльбное сьмя — зерно, Нъмец. korn (Готск. kaurn), Латинск. granum, въ Литовск-Латышск. наръчіяхъ zirnis, sirns переходить въ значеніе гороха. и точно также, какъ Латинское pisum (горохъ) сродственно съ понятіемъ pinso-piso-толочь, молоть, откуда и pinsor-хльбникъ (\*\*\*), также и Литовск. źirnis, Славянск. зерно, Нъмецк. Korn и Романск. grain переходить въ понятіе ручныхъ мельницъ (mola), въ выраженіяхъ Литовск. girna (множеств. girnos), Славянск. жорна (жорновъ), Нъм. qvörn и Англо-Сакс. grindan, молоть (\*\*\*\*); въ Санскр. džrî значить молоть, откуда и слово dzirna, терка (tritus), которое, по видимому, осталось не безъ вліянія на образованіе Славянск. жорна и Литовск. girna. Какъ зерно въ тоже время и плодъ хл в б-

<sup>(\*)</sup> Древне-Нъм. pfluoc, ploeg, Шведск. plog. Датс. plough, Англо-Сакс. plow.

<sup>(\*\*)</sup> Ie, во многихъ Славянскихъ нартчіяхъ соответствующее Русскому в, у Краинцевъ переходитъ часто въ i е.

<sup>(\*\*\*)</sup> Санскр. pisch-conterere-peschana mola; не сюда ли относится-и наше печь—печеной?

<sup>(\*\*\*)</sup> Чеш. żerna, Польс. żarna, Литовск. girna, Готск. qairnus. древне-Нъм. quirn, Девне-Сакс. quern, Англо-Сакс. cveorn, Англ. quern, древ.-Съв. quörn, Шведск. quarn.

наго растенія, то Нѣм. korn, Француз. grain, Итал. grano (въ особенности во множествен. числѣ), какъ плодъ, значеніе еще не молоченнаго, на полѣ стоящаго, какъ и сжатаго хлѣба, словомъ, вообще хлѣбъ или жито; подобно Нѣмец, traidegetreide (древне-Нѣм. getragidi), отъ tragan, tragen, носить, т. е. приносъ, приплодъ; Латинск. frumentum имѣетъ свое начало отъ frux, плодъ, а Итал. biada и Французс. bled, blê, также не что иное, какъ плодъ (Англо-Сакс. bloed). Не относится ли сюда и Нѣмец. Вгод или Вготд, получившее понятіе печенаго хлѣба, хотя Гриммъ производитъ его отъ brechen, ломать; но при постоянномъ переходѣ l въ r и r въ l легко также могло brod или ргод образоваться изъ bloed, плодъ, подобно какъ Санскр. vrkas переходитъ у насъ въ волкъ, или labor въ работа.

У всёхъ народовъ вообще почитали хлёбъ Божьей благодатью и лучшимъ благомъ земли, отъ чего и выраженіе, какъ видёли выше, «Божій хлёбъ», Gottes gave и das liebe brot, Чешское zboži, обиліе, и наша пословица: «Все добро за хлёбомъ», и эпитеть честный, придаваемый хлёбу, въ особенности овсу, Латышское labbiba (жито), отъ labs, добро. Наконецъ, Славянск. жито (отъ Санкр. дживъ, дживана—живу, жизнь) и хлёбъ, Готск. hlaib, Нём. laib, laibbrot (печеный хлёбъ), носять въ себё понятіе жизнь, и Славянск. жито, животь и жизнь, совершенно соотвётствуютъ Нёмец. словамъ laib, leib и leben, и наше Русское слово хлёбъ, созвучное съ hlaib, является точнымъ синонимомъ жита (\*).

Съ понятіями Божьяго дара, добра, богатства и жизни соединяются въ названіяхъ пшеницы (\*\*), какъ хлѣба по премиуществу, и сродныя имъ понятія чистоты и свѣта. На всѣхъ Нѣмецкихъ и Литовскихъ нарѣчіяхъ зовется ишеница hwaiteis, hwait, waizen, отъ Санскр. šveta — бѣлый (наше свѣтъ), древне-Нѣмец. hweis, weiss. Тому же понятію соотвѣт-

<sup>(\*)</sup> Сюда же принадлежить, по видимому, Сербская пословица: "рало и мотика свъть корми", т. е. соха и заступъ кормять свъть.

<sup>(\*\*)</sup> Старо-Сакс. huéte, Англо-Сакс. hwaete, превне-Нъм. hweiti, превне-Съв. waizen, Англ. wheat, Цатск. hwede.

ствуетъ и наше народное эпическое выраженіе: «бѣлая ярица и ярая пшеница» (\*). Здѣсь явно, что слово ярая, ярица не принимается только въ смыслѣ весенней, ибо тогда и всѣ прочіе яровые хлѣба имѣли бы право на это выраженіе, присвоенное единственно пшеницѣ, въ смыслѣ свѣта, отъ древняго яръ—жаръ, названіе бога—весенняго солнца и производительной силы земли Яра, Яровита (Harowit) или Ярилы.

Пшеница, по самому своему свойству, преимущественно бълый хльбъ, чистый хльбъ, какъ называеть его Несторъ въ житіи Өеодосія Печерскаго: «Потрудившимся (инокамъ) въ ту неделю, темъ уставлено бысть Преподобнымъ Отцемъ нашимъ Өеодосіемъ, въ пятокъ тоя недели (первой Великаго поста), да бывають имъ хлѣбы чисты зѣло». Это мѣсто показываетъ намъ, что въ то время пшеница на Руси была еще рѣдкимъ лакомствомъ; такъ говоритъ и пословица: «Матушка рожь кормить всёхъ дураковъ, а пшеничка по выбору». И дъйствительно, ея имена и свойства явно указывають намъ, что ярица растеніе юга: вотъ чёмъ, можетъ быть, и объясняется чужеземное происхождение слова пшеницы, въ которомъ Рейфъ и Гриммъ видять отголосокъ Латинскаго panicum, древне-Нъм. penick, fenich, fench, т. е. хлъбъ вообще, подобно какъ Латинск. frumentum, хлъбъ, перешло въ Франц. froment въ имя пшеницы, какъ хлъба по преимуществу. Чисто Русскимъ съвернымъ хлъбомъ является, напротивъ, наша рожь; такъ въ томъ же житіи Өеодосія говорится про скудную пищу первыхъ иноковъ Печерскихъ: «и адь ихъ бѣ ржанъ хлѣбъ токмо и вода». Самое названіе этого рода хлѣба, перешедшее къ Нѣмецкимъ, Финскимъ и

<sup>(\*)</sup> Хльбъ у Грековъ назывался золотыми дарами Цереры, и у насъ эпитеть золотой часто приписывается ячменю; у Чеховъ же руг — и горячій уголь и пырей (въроятно, прежде болье благородное хльбное растеніе, судя по родству съ Латыш. рићгі, озимая пшеница, и пыра—жито, або просо, у Памвы Берынды), откуда и нашъ пирогъ, самое Латинск. названіе пырея triticum repens, указыветь на нькоторое сродство его съ frumentum triticum, т. е. пшеницей и, такимъ образомъ, другое значеніе Чеш. руг можетъ негко сойтись съ значеніемъ впитета пшеницы—ярая.

Литовскимъ племенамъ (rocken-rog rhyg-ruggei) (\*) осмысляется въ одномъ Славянск. рожь, отъ корня родъ (родить, рожать, урожай), Латинск. secula, Франц. seigle, а другія, связанныя съ ними, названія ржи южныхъ народовъ происходять отъ secare, ръзать, очень неопредълительное названіе, относящееся ко всякому роду хліба, и приложенное, въроятно, къ обозначенію ржи, когда ее узнали въ Римъ, что было довольно поздно, и гдъ она очень мало употреблялась.

Послъ пшеницы и ржи занимаетъ первое мъсто въ нашемъ сельскомъ хозяйствъ овесъ, но съется уже не для пропитанія человъка, а для кормленія домашнихъ животныхъ (такъ въ одномъ Сербскомъ преданіи упоминается о съменахъ людскомъ и скотскомъ), въ особенности лошадей и птицъ; въ Швеціи овесъ называется hestakorn, лошадиное зерно.

Замѣчательно, что, кромѣ сего названія, овесъ находится въ постоянномъ филологическомъ сродствѣ съ козломъ и бараномъ; Нѣмецкая пословица говоритъ: «Den bock auf die haberkiste setzen» (\*\*), какъ будто бы къ кормленію этой породы животныхъ по преимуществу относился посѣвъ овса. Сербское названіе овса зобъ, откуда зобанье, зобати, зобленье, кормъ, кормить, и зоблица, овсяный мѣшокъ (\*\*\*), означало не только овесъ, но и всякій зернистый кормъ, даваемый лошадямъ. По Русски соотвѣтствуетъ тому же слову

<sup>(\*)</sup> Древне-Нъм. госсо, годдо, Англо-Сакс. гуде, Англ. гуе, древ.-Съв. гидг., Шведск. год, гад, Датск. гид, Литовск. гиддеі, Русск. рожь, Чеш. геź, деп, гżi, Польск. геż, гży, Венг. гоzs, Финск. гиіз, гиуіз, Эстл. гиккі-гидда.

<sup>(\*\*)</sup> Превне-Нъм. haparo, Нъмецк. hafer-haber-howaro-hafri и проч., соотвътствуеть не только превне-Нъм. hafer и hapar, но и Латин. сарег и сарга, Финск. kauris, козелъ, kaura, овесъ, Эстоп. kara, козелъ, kaer, овесъ, Ирланд. kaor, овца, соігсе, овесъ, Литов. awizos, овесъ, awis, овца, Латышск. ausas, овесъ, aus, овца, Латин. avena, овесъ, avis, птица, Славян. овесъ, овенъ (баранъ, овца), Санскр. avis, овца.

<sup>(\*\*\*)</sup> Имена овса имъютъ, почти на всъхъ языкахъ одинъ и тотъ же слогъ ау или оу, ому, и Нъмецк. названіе овса habr, hafr, havr, не дълають здъсь исключенія. На переходъ отъ avena къ haparo указываютъ Франц. avoine и averon. Замъчательно также Франц. havre-sac, явно происшедшее отъ Нъмед. имени овса.

птичій зобъ и зобать, клевать кормъ (о птицахъ), но въ областныхъ нарвчіяхъ зобия встрвчается въ смысль торбы, и глаголь зобать, всть что-нибудь мелкое разсыпающееся, напр., ягоды, горохъ и проч. Изъ всъхъ этихъ словъ принимаетъ Сербское зобъ значеніе всякаго мелкаго зерна, почему это слово и приложено по преимуществу къ овсу, какъ главный кормъ лошадей и птицъ. Въ этомъ отношеніи замъчательно и въ Латинскомъ языкъ сходство avena (овесъ) и avis (птица).

Значительное мѣсто въ нашемъ хозяйствѣ занимаетъ греча, гречиха, хотя объ ней до XV вѣка нигдѣ не упоминается, и вѣроятно; что, подобно рису (Сарачинское пшено) и кукурузѣ, она явилась весьма поздно, не только у насъ, но и во всей Европѣ: какъ растительное ея свойство, такъ и названіе, указываетъ намъ на восточное ея происхожденіе.

Въ Европу она, вѣроятно, занесена изъ Аравіи и зовется по Французски blé sarrasin, а по Нѣмецки Heidekorn, Heidenkraut (отъ Heide, язычникъ), откуда и Сербское ея имя хайда или хайдина, подобно какъ кукуруза носитъ имя Турецкаго хлѣба, blé de Turquie, Türkischkorn, и рисъ въ древне-Нѣмецкомъ языкѣ называется arawes, arawez (собственно горохъ).

Замъчательно также, что какъ первый юго-восточный хльбъ, пришедшій въ Европу, есть пшеница, то и при появленіи другихъ зернистыхъ растеній того же края постоянно придавалось имя пшена, какъ прозвище всъхъ полуденныхъ растеній; такъ наше Русское: Сарачинское пшено (рисъ), и Малороссійская пшеничка (кукуруза), и Нъм. araweiz, рисъ, Висьмеіzen, греча, и Türkischweizen (кукуруза), Латышск. Turky kweeshi.

Русское греча, гречиха (Латышское grikki) прямо указываеть на то, что это растеніе принесено къ намъ изъ Греціи, почему и въ народномъ приговорѣ о гречи упоминается о Царѣградъ: «звали, позывали, нашу гречу во Царьградъ побывать со князьями, со боярами, съ честнымъ овсомъ, съ золотымъ ячменемъ». По другому народному преданію вы-

везена она изъ Татарскаго полона: «крупеничка княжна убогой старушкой подъ оборотомъ крупичетаго зерна, и то зерно схоронила старуха на святой земли Русской, на широкомъ полѣ привольномъ, и учало то зернышко въ ростъ идти, и уродилась отъ него греча въ 77 зернахъ, повѣяли вѣтры буйны со всѣхъ четырехъ сторонъ и разнесли тѣ 77 зерень на 77 полей, и съ той поры на святой Руси распространилась греча» (\*).

Въ изучении нашихъ отечественныхъ древностей, тамъ, гдѣ историческія свѣдѣнія скудны и недостаточны, является намъ на помощь народное преданіе и исторія языка. Такъ въ исторіи Русскаго земледѣлія историческіе акты сообщають намъ самыя скудныя извѣстія о томъ, что у Древлянь были нивы, и что въ такомъ-то вѣкѣ сѣялись такіе-то хлѣба, когда, напротивъ, путемъ филологическимъ мы видимъ постепенное развитіе земледѣльческаго быта и связанныхъ съ нимъ, или изъ него истекающихъ, понятій права, собственности, богатства и честнаго труда.

Съ появленіемъ хлібопашества разомъ изміняется и направленіе всей народной промышленности, если можно назвать этимъ словомъ скудные способы пропитанія и обогащенія дикихъ кочующихъ племенъ. Первая основа новаго быта есть добываніе себъ пищи собственноручнымъ, честнымъ и, слідовательно, безгрішнымъ трудомъ, благословеннымъ Богомъ, въ противоположность грабежа и звіроловства кочеваго быта. Въ представленіяхъ добра и богатства хлюбъ занимаетъ первое місто: «Все добро отъ хліба», и скотоводство является уже на второмъ планів: «Скотинушка водится, гді хлібої родится». Самое слово товаръ (\*\*) (отъ тура, Лат. taurus, быкъ), означающее и понынів въ областныхъ нарічіяхъ гуртъ скота, изъ земли родится, т. е. означаетъ хлібої. И какъ земледіліе содержить въ себъ зерно развитія всіххъ

<sup>(\*)</sup> См. Сказанія Русск. народа, у Сахарова, въ Народ. Дневникъ.

(\*\*) Гуртъ рогатаго скота въ областныхъ наръчіяхъ Воронежской, Орловской и Курской губерній, гдъ живутъ Малороссіяне, или ихъ потомки, донынъ зовется товаромъ.

промысловъ и ремеслъ, то и слова, выражающія трудъ земледъльца (работа, arbeit) и, главное его вспомогательное средство, орало (орадло), переходить въ обозначеніе труда и инструмента (работы и орудія) всъхъ ручныхъ ремеслъ вообще.

Съ осъдлостію появляется и понятіе собственности въ болье широкомъ смыслъ землевладьнія, и опредъляется граница—межа, раздъляющая земли одного владътеля отъ другаго. Домовой геній семейнаго очага, дъдушка Чуръ или Пращуръ (панъ-чуръ) переходитъ въ пограничный столбъ (чурбанъ), и въ словъ черезъ-чуръ явно становится синонимомъ межи.

Какъ символъ владънія, плугъ переходить и въ обозначеніе границы, какъ далеко человъкъ въ силахъ забросить плугъ, или куда топоръ, коса и соха ходятъ, до того мъста распространяется и владъніе; почему и въ старину земля дълилась на плуги и сохи, точно также, какъ на Западъ она дълилась на запаханныя поля (Латинск. ager, Нъмецк. Acker, Французск. асге, мъра земли). Появленіе топора возлъ сохи указываетъ на постоянное завоеваніе земледълія надъ дикой лъсной природой, почему и появляется границей владънія лъсъ; въ немъ, какъ въ рамъ, помъщается пашня, почему отъ раменье (лъсъ), зараменье—граница и самая рама.

При первомъ появленіи земледълія раздъляется общество на владъющихъ и не владъющихъ землей, и послъдніе дълаются рабами, работниками (въ первоначальномъ смыслъ сего слова), ролейными закупами землевладътелей, и юридическій актъ закупа совершается въ передачъ работнику господскаго илуга и бороны: «еже далъ ему господинъ плугъ и борону, отъ него же купу емлетъ, то ему погубивше платити».

Слово рабство, имъя одно коренное значение труда, работы, стоитъ уже въ земледъльческомъ трудъ ступенью выше того рабства кочеваго періода, гдъ холопъ считался личной принадлежностью его побъдителя, какъ будто физическими узами привязанный къ своему господину, въ знакъ чего и носили на Западъ рабы кольца и ошейники, подобно домашнимъ животнымъ.

Съ другой стороны, плугъ становится принадлежностью землевладъльца, господина, слъдовательно и цълаго племени покорителей, племени царскаго, владъющаго землей, почему плугъ бываетъ символомъ царства: Чехи выбираютъ себъ въ государи того, кто объдаетъ на желъзномъ столъ (плугъ), а Цинцинатъ покидаетъ плугъ свой на диктаторство и побъды.

У Скиновъ наследоваль отцовскому царству тоть изъ сыновей Таргитоуса, который въ силахъ былъ справится съ золотымъ плугомъ, упавшимъ съ неба на Скиоскую землю (\*). Въ нашихъ Русскихъ былинахъ является обладателемъ этого небеснаго золотаго плуга оратый-оратаюшка Микула Селяниновичь, богатырь-представитель Русскаго земства и въ особенности крестъянства. «Тоби было Микулушка пахать да орать, тоби было Микулушка крестьянствовать». Родъ Микулушки, какъ говорится въ пъснъ, «любитъ мать-сыра земля», и вся дружина мудраго Вольга Всеславича не въ силахъ поднять позолоченую сошку Микулину, которая когда самъ богатырь до нее дотронулся улетила къ подоблакамъ. Это появленіе символическаго плуга въ рукахъ богатыря-пахаря, богатыря-крестьянина, чрезвычайно значительно и прямо указываеть собою на непосредственное владение землею того сословія, которое призвано было ее обработывать, и на высокое значение земства вообще въ истории древнъйшаго періода нашей Русской народности.

<sup>(\*)</sup> По всему складу этого Скиоскаго преданія, переданнаго намъ Геродотомъ, можно почти съ достовърностію почесть его за Славянское сказаніе. (См. Эрбена Письма о Слав. Миоол., Русск. Б. за 1857 годъ, кн. 3, стр. 117.) Младшій сынъ царя одинъ въ силахъ овладъть небеснымъ плугомъ и за эту свою силу пагражденъ наслъдствомъ всей земли Скиоской; точно также и нашъ Русскій Иванъ, также младшій изъ царскихъ сыновей, часто призывается сказкой поднять камень, котораго братья его не въ силахъ разшатнуть, и вслъдствіе этой силы достигаетъ желенной цъли своихъ богатырскихъ поисковъ и наслъдства отцовскаго царства. — Самъ же золотой плугъ Скиоскаго царя имъетъ въ себъ перазительное сходство съ золоченой сошкой Микулы Селяниновича.

## ЗНАЧЕНІЕ ПЕРУНА И ВОЛОСА

ВЪ ДОГОВОРАХЪ

ОЛЕГА И ИГОРЯ СЪ ЦАРЬГРАДОМЪ.

Въ договорахъ нашихъ первыхъ Варяжскихъ князей съ Греками постоянно встръчаются въ клятвахъ имена двухъ, по видимому важнъйшихъ, боговъ нашихъ Русскихъ дружинъ: Перуна и Волоса, скотьяго бога. Первое изъ нихъ — имя нашего съвернаго Зевеса; второе же почти безспорно признается всъми учеными за прозвище бога солнца, или даже болъе общаго еще понятія высшаго божества всего небеснаго свода, тождественнаго, въ такомъ случаъ, съ Дажбогомъ и Хорсомъ, а быть можетъ и съ Сварогомъ, какъ олицетвореніемъ всякаго огня и свъта. Но въ какихъ отношеніяхъ находятся между собою Перунъ и Волосъ въ іерархической космогоніи нашихъ божествъ: происходять ли они изъ одного общаго миническаго источника, или противопоставляются другъ другу, какъ высшіе представители двухъ различныхъ, отчасти враждебныхъ неогоній?

У всёхъ народовъ древности, въ эпоху младенческой, безсознательной жизни кочеваго и пастушьяго быта, обоготвореніе небесныхъ свётиль предшествовало боле сознательному обоготворенію земной природы и ея произрастительной силы. Не разумъя еще пользы этой силы, человъкъ естественно поражался только самыми наглазными и крупными явленіями природы; почему понятно, что между ними свътъ и

теплота солнечныхъ лучей, и смѣна дня мракомъ и холодомъ ночи, болће всего поражали человъка, не знающаго еще другаго крова, какъ свода небеснаго, и не умфющаго пользоваться богатствами, представляемыми ему плодородіемъ земли. Но при первомъ познакіи этихъ богатствъ растительной природы, при первомъ переходномъ шагъ человъка къ жизни болће осъдлой (даже, быть можеть, раньше чисто земледъльческаго быта), явленія атмосферическія, грома и сопровождающихъ его молніи, вътра и дождя, беруть верхъ въ его воображении надъ объективно-созерцательнымъ обожаніемъ неба и свътилъ. Очевидное вліяніе атмосферическихъ явленій на благораствореніе воздуха, на растительность земной природы, и на самое физическое благосостояние человъка, естественно придають этимъ стихіямъ преимущество въ глазахъ его надъ болъе отдаленными мірами небеснаго свола.

Первый дождь, первый громовой ударъ весною, върнъйшіе признаки пробужденія земной природы отъ зимняго ея отдыха, и конца ледянаго царства зимы. Съ другой стороны, изсушающій зной палящаго солнца и удушливый жаръльтнихъ дней—точно также разомъ прекращаются тъми же явленіями грома, дождя и вътра. Естественно, что громъ, въ обоихъ этихъ случаяхъ, является человъку грозной, но спасительной и благой силой разрушительницы враждебныхъ и мертвящихъ началъ холода или крайняго зноя. Вотъ почему высшее и въ древлъ благое божество неба и солнца принимаетъ передълицомъ громовержца значеніе начала враждебнаго. Въ поэтической фантазіи Грека олицетворился этотъ религіозный переворотъ въ борьбъ Зевса съ Титанами, и окончательномъ низверженіи грознаго Хроноса съ его небеснаго престола.

Въ древнъйшихъ върованіяхъ Русскихъ Славянъ, до шедшихъ до насъ путемъ преданія, въ обрядахъ, суевъріяхъ, заговорахъ и сказкахъ нашей старины, первое мъсто безспорно принадлежитъ божествамъ солнца, тепла и свъта; но за то, въ историческую эпоху Варяжскихъ князей, письменные памятники прямо указывають на исключительное преобладаніе Перуна надъ всёми другими кумирами Кіевскаго холма.

Вообще обоготворение небесныхъ свътиль болье относится къ старшей эпохъ быта бродячаго, кочеваго пастушества; почему преимущественными покровителями скота всегда являются божества солярныя, когда, напротивъ, громовержецъ, какъ справедливо замъчаетъ г. Буслаевъ, можетъ скоръе почитаться покровителемъ земледълія и семейной осъдлости; и действительно, до сихъ поръ Илья Пророкъ, наслъдовавшій у насъ, въ народъ, значенію древняго громовержца, почитается такимъ покровителемъ земледълія и сельскаго довольствія (\*). И такъ, громовержецъ болье земное божество; почему одна изъ отличительныхъ чертъ его поклоненія у всёхъ народовъ - посвящение ему горныхъ вершинъ, какъ земной его обители. Храмы и мъста его обоготворенія большею частію поміщались на высоких горах или холмахь, обросшихъ густыми дубравами, и, какъ символъ растительной жизни природы, ему же посвящается вѣчно-зеленѣющій дубъ. Гелмолдъ упоминаеть о рощь близь Штаргарда, посвященной Вагрскому громовержцу Прове; у Пруссовъ въ Ромовь приносились жертвы у подножія огромнаго дуба; о подобномъ же фактъ упоминаетъ и Константинъ Порфирородный про Руссовъ о дубъ острова Св. Георгія, а въ Уставъ Св. Владиміра запрещается молиться «вращеньи». Все это прямо указываеть намъ на божество скоръе земное, чъмъ небесное, покровителя земной растительности; при чемъ служеніе ему на горахъ им'єтъ весьма естественное объясненіе въ физическихъ законахъ атмосферическихъ явленій, тучъ, грозъ и молній, въ мъстностяхъ. Множество горъ горныхъ получили имена свои отъ различныхъ боговъ грома: гора Св. Бернарда прозывалась mons jovis, въ Сербіи встръчается гора Перуна-Дубрава, а въ Германіи Шварцвальдъ и Эрцге-

<sup>(\*)</sup> Буслаева, Русск. Нар. Поэзія, ч. 1, стр. 351; смотри также Легенды, изд. Афонасьева, стр. 39.

въ древлъ имя Fergunna или Virgunt отъ бирге носили Fiorgyniar - имя Торовой матери (въ смыслъ земнаго материка), носимое также и ея сыномъ, живущимъ, по Германскимъ преданіямъ, на высокихъ горахъ (\*). У насъ до сихъ поръ говорится, что «горы да овраги — чертово жилье». Въ Готскомъ языкъ, по Улфиль, гора зовется faierguni (по другимъ источникамъ, впрочемъ, baiergs), и отъ этого слова производять Нъмецкіе лингвисты и имя нашего Литовско-Славянского громовержца Перконоса, Перена или Перуна (\*\*). который также, подобно Германскому Тору, обоготворялся, въ Литвъ и Польшъ, на холмахъ, гдъ въ честь его горъли непогасаемые костры изъ дубовыхъ вътвей. Г. Снегиревъ полагаеть, что красныя и червонныя горки посвящались громовержцу, и въ подтверждение сего приводитъ Красную гору въ Богеміи, близь городка Берунскъ, явно получившаго свое названіе отъ Перуна; присовокупляя еще къ тому же, что по Чешски pireni означаетъ красный, багряный цвыть.

У западныхъ Поморскихъ и Полабскихъ Славянъ, при развитости солярнаго култуса Свътовита, божество грома остается на заднемъ планъ, хотя, по созвучію нъкоторыхъ именъ, какъ Прове, Поревитъ, Поренучъ и Пурувитъ (Квантлигской саги), съ именемъ Литовско-Славянскаго громовержца и можно отчасти отгадывать въ нихъ тоже значеніе. Быть можетъ, относились атмосферическія явленія къ принадлежностямъ и свойствамъ Чернобога, какъ антитезиса солнца — Бълбога. По крайней мъръ, по Британскому преданію, переданному намъ Валтеръ-Скоттомъ, въ балладъ о Гаральдъ, является онъ таинственнымъ духомъ горныхъ ущелій: toi qui règne sur la tempète, qui ébranle la coline et brise le chene (за чъмъ именно дубъ?) épargne moi Zernebock (\*).

<sup>(\*)</sup> Гримма, Geschichte der Deut, Sprache, стр. 119.

<sup>(\*\*)</sup> Гримма, Deuth. Myth., стр. 156 и слъд.

<sup>(\*\*\*)</sup> Имя Чернобога встрычается въ сочиненіяхъ Беды и другихъ Англійскихъ хроникахъ. См. Хомякова Письмо изъ Лондона, Москвитянциъ 1848 г. за іюнь.

Въ Германіи сохранилось множество сказокъ о матери грома; сюда же относятся и преданія о чертовой бабушкъ, извъстныя и въ Россіи. Мать Тора, Фіоргиніаръ, была представительницею земли, почему г. Буслаевъ сближаетъ ее съ извъстнымъ нашимъ эпическимъ выражениемъ «мать-сыраземля». По Польскимъ преданіямъ, мать грома называется Регcunatele, и олицетворяеть собою молнію: «Percunatele mater est fulminis atque tonitrum». Въ Жмуди придается этотъ эпитеть Пресвятой Богородиць: Panna Maria Percunatele, или Perсипіја. Въ Виленской губерніи празднуется 2 Февраля Пресвятая Марія Громница, и въ церкви стоять во время богослуженія съ зажженными свъчами, которыхъ зовуть громницами и сохраняють цълый годъ для предохраненія дома отъ громовыхъ ударовъ, зажигая ихъ во время грозы передъ образами-повъріе, перешедшее у насъ, на Руси, на свычи, сохраненныя отъ заутрени Страстной пятницы.

Въ Сербскихъ пъсняхъ Марія является, въ значеніи молніи, сестрою громовника Ильи Пророка, и носить обычный

эпитеть огняной (огнјана Маріја):

Ню ми пита громовник Илија: "Сестро наша Блажена Марија! Каква ти је голема неволя, Те ти рониш сузе од образа?" Ай говори Блажена Марија: "А мој брате, громовник Илија, и проч. (\*)

Въ Русскихъ загадкахъ молнія также прозывается Маріею, или представляется дѣвицею безъ особаго имени.

Марвя Марія По воду (своду?). ходила Ключи обронила (\*\*).

Заря заряница Красная дъвица Въ перковь ходила, Ключи обронила. (Изъ загадокъ пзд. Худякова.)

<sup>(\*)</sup> См. Пъсин Вука, ч. 2, стр. 1.

<sup>(\*\*)</sup> Сравни загадку о рось:

Или:

На пол'в царинскомъ Стоитъ дубъ саратынской, Въ дубу гробница, Въ гробницъ дъвица Огонь высъкаетъ, Сырую землю зажигаеть.

Въ другой Сербской пъснъ, молнія принимаеть значеніе творческой міровой силы, которая раздаетъ Богу и святымъ владычество надъ различными явленіями:

Стаде муньа даре дијелити Даде Богу небесне висине, Светом Петру Петровске врушине, А Іовану леда и снијега, А Николи на води слободу, А Илији мунье и стријеле (\*).

Обыкновенно же молнія и стрълы приписываются Марів, а громъ небесный Илів: «Свет Илија грома небеснога, а

Марија муньу и стријелу».

Повърья, относящіяся къ Св. Иліи Пророку, — о колесниць, на которой онъ разъъзжаеть по небесамъ, и обычномъ ожиданіи въ день его праздника сильной грозы — общія преданія, принадлежащія всъмъ христіанскимъ народамъ древняго міра, и относящіяся столько же къ Германскому Тору, какъ и къ Осетинскому Эллей.

Моне (\*\*) передаеть намъ замѣчательное Чудское преданіе о Лаунаватарь, разрѣшившейся отъ бремени только тогда, когда Святой Yriana (Георгій) бросиль ей изътучь красную нитку на животь. Этотъ разсказъ въ близкомъ сродствѣ съ текстомъ о Родѣ, въ которомъ божество представляется «сѣдя на вздусѣ, мечетъ на землю груды, и въ томъ рождаются дѣти» (\*).

<sup>(\*)</sup> Пъсни Вука, ч. І, стр. 46.

<sup>(\*\*)</sup> Sympolik u Myth d. alten Voelker. Лейппигъ, 1822 г., ч. 5, стр. 56.

<sup>(\*\*\*)</sup> Буслаева, Р. Н. П., я. 1, стр. 361.

На этомъ текстъ основываетъ г. Буслаевъ тождество Рода съ Перуномъ, когда г. Соловьевъ признаетъ послъдняго за синонимъ Сварога, а г. Срезневскій называетъ Перуна, какъ производителя небеснаго огня, Сварожичемъ, основываясь на извъстномъ словъ Христолюбца: «Огневи молятся, зовутъ его Сварожичемъ». Гриммъ (\*) указываетъ на сходство имени Перуна съ Индійскимъ Индра, въ прозвищъ Паріаніасъ и значеніи jupiter pluvius; Сабининъ (\*\*) сближаетъ Перуна съ Норманскимъ громоверждемъ Біорна; Венелинъ, наконедъ, силится отыскать нашего громовержда на югъ, въ древнихъ Аквилейскихъ надписяхъ, какъ напр.: lovi Sancti Brontonti, въ которой Бронтонти нашъ покойный панславистъ почитаетъ за Перуна.

Не говоря уже объ этихъ послёднихъ, случайныхъ или самовольныхъ, сближеніяхъ, самыя догадки нашихъ новейшихъ изследователей не выдерживаютъ вполне строгой критики (\*).

Мы уже говорили въ другомъ мѣстѣ о несостоятельности генеалогическихъ таблицъ нашихъ Славяно-Русскихъ божествъ, недоросшихъ, въ своемъ развитіи, до индивидуальной субъективности боговъ древняго міра, безъ которой человѣческое рожденіе одного отъ другаго и родственныя отношенія ихъ между собою недопускаемы.

По нашему мнѣнію, прежде всего слѣдуеть строго отличать народныя примѣты и повѣрія, относящіяся къ самимъ явленіямъ природы, отъ тѣхъ данныхъ, которыя непосредственно относятся къ кумирамъ послѣдняго періода нашей минологіи, или связаны съ ихъ именованіями филологическимъ родствомъ общихъ корней.

Употребленіе слова перуны, для обозначенія молній и громовыхъ ударовъ, или именъ боговъ Греческой минологіи, Феба, Нептуна и другихъ, вмѣсто солнца, моря, и прочія про-

<sup>(\*)</sup> Deut. Myth., crp. 153.

<sup>(\*\*)</sup> Журналъ Мин. Нар. Пр. за 1843 г., отд. 2, стр. 31.

<sup>(\*\*\*)</sup> См. критику Аванасьева на статью Соловьева, въ предисловіи 2 части Архива Калачова.

извольныя иносказанія позволительны только въ поэзіи; но въ дѣлѣ науки критическое оцѣненіе фактовъ и источниковъ подобныхъ поэтическихъ вольностей допустить не можеть, потому что они лишены всякаго логическаго основанія и могли бы породить собою недоразумѣнія и совершенно ложныя заключенія (\*). Если мы и признаемъ въ вѣровапіяхъ древнихъ Славянъ, на основаніи существующихъ примѣтъ, повѣрій и загадокъ о молніп, дождѣ и громѣ, обоготвореніе этихъ атмосферическихъ явленій въ образѣ прямаго божества карательной силы, всего злаго и вреднаго въ природѣ, — не слѣдуетъ еще изъ этого, чтобъ всѣ подобныя данныя относились непремѣнно къ кумиру Кіевскаго Перуна, если связь ихъ съ нимъ не можетъ быть намъ доказана ни путемъ филологическихъ сближеній, ни народной памятью.

Вообще, какъ мы уже замътили въ другомъ мъстъ, имена Кіевскихъ кумировъ совершенно исчезли изъ нашей народной памяти, не оставивъ по себъ въ языкъ нашемъ никакихъ производныхъ словъ, ни даже мъстныхъ выраженій (\*\*); когда, напротивъ, имя Волоса, въ новъріяхъ, обрядахъ, выраженіяхъ языка, и даже въ собственныхъ именахъ скавочныхъ героевъ, постоянно слышится и до сихъ поръ въ устахъ Русскаго простолюдина. Въ Литовскомъ племени туземность Перконоса неотъемлема; не только получили отъ него многія мъстности свои названія, но и до сихъ поръ во всъхъ Литовскихъ наръчіяхъ громъ зовется перкуносъ, перконсъ или перкунсъ; перкунесъ—полевая горчица (по Французски tortelle—также отъ Тора, по Нъмецки Donnèrwebe,

<sup>(\*)</sup> Такихъ поэтическихъ вольностей, однако же, не мало попадается въ нашей ученой литературъ, гдъ, говоря о какомъ-нибудъ народномъ повърін, о солнцъ или молніи, авторъ самовольно замъняетъ самыя явленія природы именами тъхъ божествъ, которыхъ предполагаетъ представителями этихъ явленій, что совершенно искажаетъ самое народное преданіе, не имъющее въроятно ни малъйшаго отношенія къ мисическому божеству.

<sup>(\*\*)</sup> Единственное исключение представляеть, быть можеть, Хорсь, котораго имя имбеть довольно много созвучных словь одного общаго съ нимъ происхождения. См. нашу статью о кумирахъ, воздвигнутыхъ Владиміромъ въ Кіевъ. Москвитянинъ, 1851 г., № 20.

donerbesen (\*). Также сохранилось имя Перуна и въ пъсняхъ, поговоркахъ и сказкахъ этихъ племенъ, и въ послъднихъ замъчается уже паденіе могущественнаго миническаго божества до мелочной роли какого-то демоническаго существа, добровольно подчинившагося болье современному представленію чорта (\*\*).

Отъ Литовцевъ переходитъ память имени Перуна и къ сосъднимъ имъ Славянамъ, Полякамъ, Моравамъ и Словакамъ; у нослёднихъ до сихъ поръ паромо употребляется вмъсто чорта: «паромъ те тресталъ те забилъ»; на Польскомъ языкъ ніорунь — громовой ударь, а переница въ Истріи - громовая стръла (Нъмецкое Donnerkeüle, а нашъ Русскій чортовъ палецъ). У Сербовъ перуника—iris, а у Хорватовъ переново цеттіе - папоротникъ; наконецъ, у Люнебурскихъ Славянъ именовался четвергъ перенданомъ. Географическихъ названій, связанныхъ съ именемъ Перуна, встръчаемъ мы болъе всего въ земляхъ Литовскаго происхожденія и у смежныхъ имъ Славянъ; но они распространяются и до Венгріи, Валахіи, Сербін и Далмацін; только въ одной нашей Россіи нигдъ ихъ не встръчаемъ, за исключеніемъ, конечно, Перуновой рван въ Кіевъ и Перуна урочища въ Новгородской губерніи, которые явно носять на себт печать Варяжскаго періода. Въ языкъ нашемъ единственный корень, могущій имъть нъкоторую связь съ именемъ Перуна и отъ котораго Шимкевичъ (\*\*\*) его производитъ, это древне-Славянскій глаголъ прати, откуда праща, переть, пирать (напирать), пороть, упоръ, напоръ, топоръ и проч., сродный съ литовскимъ пертибить, колотить. Съ этимъ этимономъ въ связи Костромская пословица, гдъ слово перище употреблено въ смыслъ оружія: «треть божокь съ перищемь стучить колесомь» - быть можеть дъйствительно отголосокъ о Перунъ.

<sup>(\*)</sup> Гриммъ, D. Myth., стр. 143 и 1163.

<sup>(\*\*)</sup> Буслаева, Истор. Р. Поэзіи. ч. І, стр. 133.

<sup>(\*\*\*)</sup> Опытъ Русс. корнесловія, ч. 2, стр. 14.

Изъ этого краткаго свода всёхъ нашихъ свёдёній и догадокъ о Перунъ мы можемъ смъло заключить, что атмосферическія явленія должны были искони играть важную роль въ космогоническихъ върованіяхъ Славянъ, что подтверждается уже и свидътельствомъ Прокопія. Но господство Перуна надъ другими богами и первоначальный источникъ его поклоненія едва ли не относятся преимущественно къ Прусско-Литовскому племени, откуда это поклонение распространилось и между Славянами; по крайней мъръ, намъ кажется, что, какъ между Славянами западнаго прибрежья, такъ и у насъ, на Руси, религія солнца пользовалась явнымъ первенствомъ надъ культусомъ громовержца, такъ что господство Перуна надъ другими кумирами Кіевскаго ходма невольно принимаеть въ глазахъ нашихъ видъ насильнаго, иноплеменнаго нововведенія, которое не успъло войдти въ жизнь народа и проникнуть собою его родныя сказанія, примъты и суевърія.

Если имя Перуна не оставило въ нашемъ языкѣ никакихъ родственныхъ ему по корню или звуку словъ и выраженій,—имя Волоса, напротивъ, такъ богато многоразличными, по корню своему влс или влм, сродственными звуками и наименованіями, что подробное филологическое изслѣдованіе этого корня завело бы насъ въ почти безвыходный лабиринтъ. Для насъ въ настоящемъ случаѣ важно только то, что звукъ его имени— несомнѣнная принадлежность Славянскихъ языковъ, и что изъ этого корня влс или влм происходятъ множество мѣстныхъ названій рѣкъ, городовъ, племенъ и цѣлыхъ странъ Европы.

Въ нашей Русской минологии встръчается это божество подъ тройственной формой Волоса, Велеса и Волота (Воло-

товъ).

Въ письменныхъ памятникахъ имя Волоса или Велеса всегда сопровождается эпитетомъ: скотій богъ, когда значеніе другихъ божествъ нашего язычества нигдѣ не опредѣляется нашими лѣтописцами. Такое значеніе Волоса под-

тверждается не только переходомъ онаго въ народныхъ върованіяхъ на Св. Власія, чтимаго по всей Россіи, какъ покровителя скота, но и множествомъ областныхъ выраженій и производныхъ словъ, прямо указывающихъ на скотоводство и на главные, добываемые отъ скота, предметы, какъ шерсть, кожа, руно, волосъ, жиръ, масло, и проч. и проч. (\*).

Въ Степенной книгъ и Никоновской льтописи, скотій богъ названъ прямо Власіємъ, какъ, съ другой стороны, еще долго во времена христіанства, вмъсто Власія, употребительно было имя Волоса. Въ льтописи подъ 1229 годомъ встръчается имя Волоса Блужкинца; одеренъ Волосъ упоминается также въ древней грамотъ, приведенной въ Исторіи Русской Іерархіи (ч. ІІІ, стр. 125). Въ Новгородъ церковъ Св. Власія стояла на Волосовой улицъ, и святой въ ней изображенъ на образъ окруженный скотомъ (\*\*).

Въ праздникъ Св. Власія, 11 Февраля, существуеть въ Новгородской губерніи обычай приносить въ церковь свізжее коровье масло, и это масло называется волосное или волотное; волочай же зовется то, чёмъ приправляютъ кушанье-жиръ, сало, масло, или сметана, а воложно значитъ жирно, масляно. Г. Снегиревъ не безъ нъкоторой въроятнопредполагаетъ, что и Масляница, быть обязана своимъ началомъ Волосу, котораго праздникъ, в вроятно, совершался весною, какъ и нын в праздникъ Св. Власія часто совпадаеть съ мясопустной недёлей. Отъ языческаго праздника сохранились, по видимому, нъкоторые обряды въ обычат, такъ называемаго, изгнанія коровьей смерти, совершаемомъ ранней весной и непремѣнно ночью, съ разными таинственными причудами; при чемъ замъчательно, что это ночное шествіе открывается непремѣнно образомъ Св. Власія и въ пѣсняхъ постоянно упоми-

(\*\*) Ст. Сабинино, Ж. Мин. Нар. Пр. 1843 г., отд. 2., стр. 27.

<sup>(\*)</sup> Нашъ волъ, Нъмецк. wolle—шерсть, волоха—кожа, шкура, волохатый—косматый, лохматый, войло—войлокъ и пр. Дали, Толковый Словарь, вып. 2, и Областной Словарь, изд. Академією.

нается его имя (\*). Главное дыйствіе мифическаго обряда — опахиваніе села отъ моровой язвы (коровьей смерти), т. е. обведеніе села чародыйнымь кругомь посредствомь сохи. Этоть обрядь опахиванія указываеть намь на переходь быта пастушьяго къ жизни земледыльческой, переходь, при которомь Волось приняль значеніе покровителя хлюбопашества. Этимь его новымь значеніемь объясняется и обычай Костромской губерній, оставлять послы жатвы нысколько колосьевь, связанныхь вы пучекь и завитыхь узломь — волотку на бородку, отчего и областныя выраженія: волоть — верхняя оконечность хлюбнаго снопа, и волотка — праздникь жатвы.

И такъ, чо положительнымъ свъдъніямъ нашимъ о Волосъ, мы видимъ его только скотьимъ богомъ, отчасти покровительствующимъ и земледълію; но едва ли могло ограничиться его значеніе такою тъсною рамкою, въ особенности въ виду первостепенной важности, приданной его божеству клятвами и договорами Русскихъ князей, ставившихъ Волоса, какъ говорится, на одну доску съ главнъйшимъ божествомъ Кіевскаго холма. Мы указали выше на связь божествъ свъта съ покровителями скота; эта связь подтверждается и мис оическимъ значеніемъ Егорія Храбраго нашихъ сказочныхъ стиховъ, и божествомъ скотскаго падежа Карачуномъ, Крачуномъ, или Кртомъ, который явно произошелъ отъ Славянскаго Сатурна, бога зимняго солнценоворота Ситиврата-Кродо, Крта (Черта), или Хорса (\*). Наконецъ, принадлежитъ сюда и Туръ-весеннее солнце (яръ-туръ, буй-туръ, въ Слов в о полку Игоревъ), котораго имя ясно указываеть на тура (taurus) въ смыслъ быка, какъ одного изъ обычныхъ символовъ и аттрибутовъ боговъ солнца вообще, почему и Радегастъ западныхъ Славянъ изображенъ съ бычачьей головою на груди.

Въ формъ Волота или Волотомана замъняетъ это миои-ческое имя, въ сказаніи о градъ Ерусалимъ и нъкоторыхъ

<sup>(\*)</sup> См. объ этомъ обрядь подробное описаніе въ Москов. Въд. 1861, № 195 ст. Снегирева.

<sup>(\*\*)</sup> Письмо Эрбена о Славянской минологій въ Рус. Бесеце 1857 г., кн. III., стр. 95.

варіантахъ Голубиной книги (\*), личность князя Владиміра, такъ что съ вѣроподобіемъ предположить можно, что имя нашего Кіевскаго великаго князя только замѣнило, по созвучію своему, нѣкогда древнѣйшее названіе божества, и присвоило себѣ, вмѣстѣ съ его значеніемъ, и обычный эпитетъ краснаго солнца. Самое же слово волотъ доныпѣ вомногихъ областныхъ нарѣчіяхъ означаетъ исполина или богатыря; почему и курганы, въ которыхъ народное повъріе видить гробницы этихъ баснословныхъ великановъ, называются волотоками или волотками.

Еще яснъе выступаетъ, наконецъ, передъ нами солярное значение Волоса въ Словъ о полку Игоревъ, гдъ пъвецъ Боянъ названъ внукомъ Велеса, точно также какъ, по справедливой догадкъ г. Буслаева, внукомъ Дажбога названъ, по видимому, Владиміръ. Эти поэтическія метафоры невольно наталкивають на какое-то тождество Дажбога съ Велесомъ, въ особенности если имя Владиміра дъйствительно замънило собою прежняго миоическаго Волота. Но и безъ этого сближенія, Велесь, какъ дёдъ Русской поэзіи, воплощенной въ въщемъ Боянъ, очевидно скоръе Аполлонъ, чёмъ Панъ, именемъ котораго объясняеть его Средовскій, въ своемъ спискъ Славянскихъ боговъ. Съ другой стороны, существуеть Чешская пословица: «Zaletet nekam za more к Welesu», но которой жилище Велеса представляется гдъ-то далеко за моремъ. Страна въчнаго свъта и колыбель всего живущаго постоянно представляется въ нашей космогоніи за моремъ, или «на моръ, на океанъ, на островъ Буянъ» (\*\*), и солнечное государство въ простонародныхъ сказкахъ «за тридевятью землями, за тридесятью морями». Эта страна въчнаго свъта, это царство солнца не есть ли именно страна Велеса, на которую указываетъ Чешская пословица, и имя миоическаго острова нашихъ Русскихъ заговоровъ не имъетъ

<sup>(\*)</sup> Вуслаева, Р. Н. П., ч. 1, стр. 455; Сборникъ дух. стиховъ Варендова, стр. 20.

<sup>(\*\*)</sup> См. ст. Асанасьева объ островъ Буянъ въ Временникъ 1851 г., кн. 9.

ли въ этомъ случав, кромв филологическаго сродства своего съ въщимъ Бояномъ, и болве прямое къ нему отношеніе, какъ дарство Велеса и колыбель поэзіи и пъснопънія?

Съ другой стороны, имя Волотовъ (Волота) свидътельствуеть о народныхъ воспоминаніяхъ древнъйшей исторіи Славянъ, указывая собою на давно исчезнувшія племена Велетовъ, Венетовъ, Вильцевъ, Вилкиновъ и Лютичей (\*).

Вельтманъ, въ своемъ письмъ о Господинъ Великомъ Новгородъ (\*\*), производитъ Русскаго Волоса отъ Семитійскаго Ваала или Белъ, который и по наружному образу своего кумира подтверждаетъ отчасти такое сравненіе съ нашимъ скотьимъ богомъ. Въ письменныхъ памятникахъ нашей старины извъстенъ Ваалъ подъ именемъ Вила; у Берынды: «Вилъ—стародавный, стекуючій, летячій болванъ Вавилонскій», а у Св. Григорія (Паисіевскаго Сборника): «Былъ идолъ, нарицаемый Вилъ, его же погуби Даніилъ Пророкъ въ Вавилонъ». У того же писателя встръчается этотъ Вилъ и между Кіевскими божествами Перуна, Хорса и Мокоши; почему и можно съ въроятностію предположить, что подъ Виломъ онъ подразумъвалъ Волоса, отождествляя его, такимъ образомъ, уже въ своихъ тогдашпихъ понятіяхъ, съ грознымъ Вааломъ Вавилонскимъ.

Важнъйшимъ результатомъ для насъ изъ общаго свода этихъ данныхъ о Волосъ, это несомнънная туземность и народность его у насъ на Руси, когда въ Перунъ, напротивъ, при гораздо большемъ богатствъ положительныхъ фактовъ, вездъ чувствуется недостатокъ именно туземной народности его поклоненія.

Вглядываясь въ наши лѣтописи, мы положительно сказать можемъ, что кумиры двухъ важнѣйшихъ божествъ Перуна и Волоса должны были существовать въ Кіевѣ еще за-долго

<sup>(\*)</sup> Вуслаева статья во Временник в 1861 г. о Венетах и Лютичах в также и Р. Н. П., ч. I, стр. 456.

<sup>(\*\*) 1834</sup> г. стр. 33.

до Владиміра. Ясное свидьтельство тому находимъ мы уже въ Несторъ, когда онъ разсказываетъ намъ про Игоря: «За утра призва Игорь слы и приде на холмъ, гдъ стояше

Перунъ, поклаше оружье свое».

Самыя подробности, сообщенныя Несторомъ объ идолъ Перуна, при сооружении въ Кіевъ новыхъ кумировъ: «Перуна древяна и главу его сребряну и усъ златъ», -- какъбудто указывають намъ на то, что истуканъ его былъ только возобновленъ и изукрашенъ, когда другіе кумиры, напротивъ, неописанные лътописцемъ, въроятно воздвигнулись впервые Владиміромъ. Что касается Волоса, если наша лътопись не упоминаетъ о немъ при сооружения этихъ новыхъ кумировъ, Хорсовъ и Дажбоговъ, за то, по введеніи въ Кіевъ христіанства, мы встръчаемъ нъсколько свидътельствъ о низверженіи Волоса вийстй съ Перуномъ. «А Водоса идола, егоже именоваху скотья бога, веле въ Почайну ръку въ врещи, Перуна же повелъ привязати к коневи к хвосту и врещи съ горъ по Боричеву на ручей».

Эти свидътельства ясно доказывають существование идола Волоса въ Кіевъ; а какъ въ тоже время о сооруженім его Владиміромъ лѣтопись умалчиваеть, то этимъ самымъ она какъ бы намекаетъ на то, что Волосовъ кумиръ уже и до того времени существоваль вмѣстѣ съ кумиромъ Перуна, котораго Владиміръ изукрасиль, оставивь, въроятно, простонародное божество скотьяго бога въ его прежнемъ видъ.

Въ словахъ мниха Якова не упоминается про разрушение прочихъ идоловъ, в вроятно по маловажности ихъ зпаченія; точно также въ договорахъ нашихъ князей съ Греками встръчаются только тъже два главныя имена, Перуна и Волоса. Уже при Олегъ читаемъ мы въ договоръ его съ императорами Львомъ и Александромъ: «По Русскому закону кляшася (Олегъ) оружьемъ своимъ и Перуномъ богомъ своимъ, и Волосомъ, скотьимъ богомъ»; по варіанту Переяславской лътописи: «А Олегъ кляся по своему закону Перуномъ кумиромъ и Волосомъ, скотьемъ богомъ». Далъе повторяются подобныя клятвы въ договорамъ Игоря и Святослава съ Греками: «да будеть клять отъ бога и отъ Перуна», и «да имъетъ клятву отъ бога, въ его же въруемъ въ Перуна, и въ Волоса, скотьева бога».

Въ этихъ двухъ последнихъ текстахъ слово богъ является самостоятельнымъ именемъ, отдёльнымъ отъ Перуна и Волоса, почему Макушевъ (\*) почитаетъ его за Сварога, или бога боговъ, праотца Перуна, когда, по другому мнѣнію, слово богъ относится къ Грекамъ или христіанамъ, находящимся въ Русскомъ войскъ. Если справедлива послъдняя догадка, то за чъмъ и не допустить, что Перунъ въ этомъ случав представляетъ Варяжскую, Волосъ-Славянскую часть дружины Святослава, и что «каждое племя въ составъ княжеской аружины клялось по своему закону народнымъ божествомъ своимъ». Замътимъ еще, что въ клятвъ Олега при словахъ «оружіем» и Перуном» прибавляется містоимініе своимь, относящееся прямо къ Олегу, когда, напротивъ, Волосъ упомянуть, чуть ли не съ какимъ-то презрѣніемъ, только скотьимъ богомъ; еще яснъе выступаетъ это различие между Перуномъ и Волосомъ въ варіанть Переяславской льтописи, гд в первый прямо названъ кумпромъ, когда послъдній удерживаеть свое родное прозвище скотьяго бога.

Допустивъ а priori предположеніе, что дваствительно Волосъ въ этихъ договорахъ представитель туземнаго народонаселенія, а Перунъ покровитель Варяжкихъ пришельцевъ, легко допустить, что Олегъ и Игорь нашли уже въ Кіевъ идолъ Волоса, или желая соорудить кумиръ своему родному богу громовержцу, поставили возлъ него и истуканъ туземнаго божества, чтобы этимъ польстить народнымъ върованіямъ Кіевлянъ. Понятно, что Владиміръ, украшая серебромъ и золотомъ Перуна, пренебрегъ Волосомъ и оставидъ его въ прежнемъ видъ. Наконецъ, понятно также со стороны лътописца-туземца, не смотря на христіанское его благочестіе, менъе враждебное чувство къ народному божеству, которому

<sup>(\*)</sup> Сказ. Иностр. о быть и правахъ Славянъ, стр. 71.

онъ оставляетъ прозвище бога, чъмъ къ иноплеменному Перуну, прямо названному имъ кумиромъ.

Сколько мы знаемъ, нигдъ до сихъ поръ не былъ возбужденъ вопросъ о томъ, какое вліяніе могло имъть пришествіе Варяговъ на нравы и върованія туземцевъ. Нельзя предположить, чтобы болве развитое, господствующее племя, призванное Новгородцами на царство, безпрекословно покорилось бы въ своихъ религіозныхъ уб'вжденіяхъ в фрованіямъ призвавшаго его народа; о случайномъ же тождествъ нравовъ и религій двухъ совершенно разноплеменныхъ націй, кажется, и говорить нечего. И такъ, съ появленіемъ Варяговъ необходимо допустить встрычу на Руси двухъ различныхъ религіозныхъ направленій, изъ столкновенія которыхъ произошель, в роятно, и тоть религіозный хаось, въ которомъ застаемъ мы Владиміра до его крещенія. Этому столкновенію обязана, безъ сомнѣнія, Русская мивологія и тѣмъ переворотомъ, который, оттолкнувъ на задній планъ боговъ неба и солнца, выдвинулъ на первое мъсто громовержца Перуна.

До Перуна едва ли наши Русскіе Славяне им'вли идоловъ и кумировъ; съ появленіемъ посябднихъ появились и кровавыя жертвы, которыми «осквернишася земля Русская и холм от», какъ выражается Несторъ, прямо указывая этими словами на новизну подобныхъ требъ. На эту новизну култуса громовержца указываютъ намъ еще и другія свидътельства, въ особенности слова Св. Григорія: «Начаша требы класти Роду и Рожаницамъ, преже Перуна бога и иныхъ». Преобладаніе въ нашей миоологіи громовержца Перуна надъ богами свъта и, совпадающее съ этимъ преобладаніемъ, появленіе у насъ чистаго кумирослуженія, разомъ замънившаго народпое поклоненіе стихіямъ и мирную религію домашняго очага, факты, относящіеся, безъ сомнінія, къ позднійшему жизненпому періоду нашего язычества, а именно къ періоду Варяжскому; почему, отыскивая причину подобныхъ религіозныхъ переворотовъ, нельзя не обратить свое вниманіе и на вопросъ о религіи Варяговъ. Какая же могла быть эта религія, если не общій Германо-Литовскій култусь громовержца

Тора или Перконоса?

Вотъ почему, быть можетъ, въ Новгородъ, куда Варяги явились раньше, чъмъ въ Кіевъ, при низверженіи Перуна мы встръчаемъ болье сочувствія къ нему со стороны его приверженцевъ, чъмъ на берегахъ Днъпра, гдъ владычество

Перуна сравнительно гораздо новъе.

Если кумирослуженіе последних времень Русскаго язычества—результать пришествія кь намъ Варяговь, то этимъ объясняется, замеченная нами уже вь другомъ месть (\*), двойственность въ дошедшихъ до насъ сведеніяхъ о Русской минологіи. Понятно, что летописцы и ревнители христіанской веры обращали преимущественно свое вниманіе на офиціальную (если можемъ такъ выразиться), господствующую религію высшихъ слоевъ, т. е. князей и ихъ дружинъ, почему и передали намъ сведенія, почти исключительно касающіяся идолопоклонства, развившагося подъ Варяжскимъ вліяніемъ. Туземныя же верованія народа, вытесненныя чужеземнымъ громовержцемъ изъ сферы общественной, скрылись отъ глазъ историка въ глуши крестьянскихъ селъ и дремучихъ лёсовъ.

Со стороны Варяжскихъ киязей едва ли не связывалась съ введеніемъ на Руси общественныхъ торжествъ кумирослуженія правительственная мѣра, стремящаяся укрѣнить политическое владычество властію духовною; но для достиженія этой цѣли Варяжскіе князья не могли не сдѣлать нѣсколько уступокъ и народнымъ вѣрованіямъ, почему и допустили, быть можетъ, возлѣ своего роднаго Перуна, и нѣсколько туземныхъ божествъ, которымъ и соорудили кумиры наравнѣ съ громовержцемъ Въ особенности проглядываетъ это стремленіе Варяжскихъ князей въ поступкахъ Владиміра: онъ украшаетъ серебромъ и золотомъ истуканъ Перуна и окружаетъ его новыми кумирами, собранными имъ въ Кіевъ изъ раз-

<sup>(\*)</sup> Стр. 12 этой книги.

ныхъ странъ, по одному случайному произволу властелина (\*). Но не найдя и здъсь достиженія своей цъли, онъ начинаетъ замышлять о новой въръ, и разсылаетъ повсюду пословъ изучать религіи другихъ народовъ; самъ вникаетъ въ законы и обряды Христіанъ, Евреевъ, Болгаръ и Магометанъ, и пораженный торжественностію богослуженія Греческой Церкви, принимаетъ святое крещеніе и вызываетъ въ Кіевъ священниковъ изъ Царьграда для крещенія своего народа.

Впрочемъ, давно уже передъ этимъ проникнуло православіе до береговъ Днѣпра, гдѣ народъ, оторванный отъ древнихъ своихъ вѣрованій и не сроднившись съ крова-

<sup>(\*)</sup> Изъ именъ кумировъ, сооруженныхъ Взадиміромъ въ Кіевъ, Сима и Регла, также какъ и Мокоша, происхожденія Семитійскаго, и по всей въроятности занесены къ намъ изъ древияго Босфорскаго дарства. Хорсъ ведетъ свое имя отъ Зендскаго и Персидскаго названія солида: коршидъ — киръ и проч. Остается Дажбо в и Стрибогъ, которые, по присоединению къ нимъ слова богъ, носятъ, по видимому, болъе туземныя, Русскія прозванія. Проф. Бодянскій, основывалсь на взаимномъ положеніи въ различныхъ текстахъ нашихъ льтоимсей Дажбога и Хорса, почитаетъ эти два названія за синонимы одного и того же божества солица, такъ что Дажбогъ ничто иное, какъ Русскій объяснительный переводъ Хорса. Самое имя Даж имветь, по видимому, общій источникъ съ deus-divus и dies-депь, Нъмеп. tag, и глаголами дать, дарить, dare, которые также пачало свое имьють въ понятіяхъ дня и свъта: это первые существенные дары неба земной природь. Стрибогъ встръчается у Средовскаго въ его Sacra Moraviae historia подъ формой Стршибека—lues, богъ заразы и скотскаго падежа, извъстный у юговосточныхъ Славянъ подъ именемъ . Трибека, Тригона (Венелина, Болгаре, ч. 1, стр. 144),—быть можетъ Триглавъ Поморскихъ Славянъ и Троянъ южныхъ преданій. Съ другой стороны, Касторскій (Слав. Мно., 1841, стр. 59) отыскиваеть въ Моравскомъ язык в слово стривоздухъ (?) для объясненія этого божества, что, конечно, ближе подходить къ извъстному у насъ значению Стрибога, какъ вътра; еще отыскиваютъ его имя и въ корнъ стре-стремленіе-стръла-стремя-стремглавъ и проч. Во всякомъ случав, имя его, кажется, принадлежить исключительно Славянскимъ племенамъ и въ другихъ минологіяхъ не встрвчается, котя изъ этого нельзя еще заключить, чтобы и онъ, на подобіе Перуна, Хорса, Спмы и Реглы, не былъ занесенъ къ намъ въ Кіевъ впервые Владиміромъ, котя бы и отъ другихъ Славянских племенъ.

вымъ служеніемъ грозныхъ кумировъ, увидёль въ христіанстве спасительный исходъ изъ того религіознаго хаоса, который долженъ былъ произойти изъ столкповенія древнейшихъ народныхъ веросознаній съ иноплеменными нововведеніями последнихъ годовъ язычества на Руси.



## ОГЛАВЛЕНІЕ.

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                        | гран. |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| Предисловіе                                                  | 1     |
| Краткій очеркъ Русской минологін.                            |       |
| Купало и Коляда въ ихъ отношения къ народному быту Русскихъ  |       |
| Славянъ                                                      |       |
| Родъ и Рожаница                                              | 65    |
| Коемогоническое значеніе Русскихъ сказокъ й былинъ           | 71    |
| Иванъ царевичъ могучій Русскій богатырь                      |       |
| Нъсколько замътокъ о народныхъ Русскихъ былинахъ, изданныхъ  |       |
| въ Известияхъ Императорской Академіи Наукъ по Отделенію      |       |
| Русскаго языка и словесности                                 | 136   |
| О древнихъ навязахъ и наузахъ и вліяніи ихъ на языкъ, жизнь  |       |
| и отвлеченныя понятія человака                               | 147   |
| Очеркъ первоначальной исторіи земледьлія въ отношеніи его къ |       |
| быту и языку Русскаго народа                                 | 171   |
| Значеніе Перуна и Волоса въ договорахъ Олега и Игоря съ      |       |
| Царьградомъ                                                  | 191   |



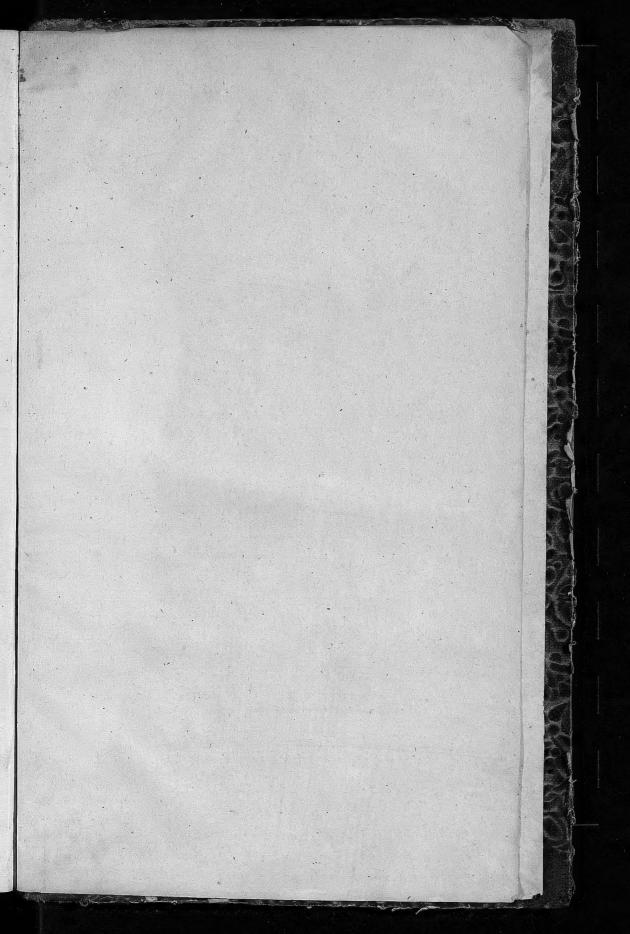





